

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

\$B 81 596

The University of California Library



H. Morse Stephens

University of California

Digitized by Google



Digitized by Google

# IMPERATOPS HABEJS I.

Zhizn i Tsarstvava nie. ЖИЗНЬ и ЦАРСТВОВАНІЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія В. Д. Смпрнова, Екатерининскій кан., д. № 45. 1907.



Digitized by Google

# ИМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ І.

# ЖИЗНЬ и ЦАРСТВОВАНІЕ.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. Д. Смирнова, Екатерининскій кан., д. № 45.
1907.

# DK186 S5

### Menky Morse Strpmen



Предлагаемая книга импеть цплью представить общій обзорь жизни и царствованія императора Павла, вь существенных ихъ чертахь, и тъмь заполнить пробъль, существующій въ русской исторической литературь. Авторь, желая сдълать трудь свой болье доступнымь публикь, при изложеніи царствованія Павла I, ограничивается наиболье важными фактами, предоставляя себъ болье подробное изложеніе событій этого царствованія, а равно и критическій анализь матеріаловь, имь для сей цьли использованныхь, сдълать вь большой, двухтомной "Исторіи Императора Павла", художественное изданіе которой, съ массой иллюстрацій, печатается въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагь.





Великій Князь ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ

(1780-е годы)

Съ миніатюры, принадлежащей . Его Императорскому Высочеству Вел. Кн. Николаю Михаиловичу TO VINI AMAGRIAC ligsole a celetale Ti Cusepea the famou Early plabelly,

Записка императора Павла къ императрицъ Маріи Өеодоровнъ (1798 г.)

Digitized by Google



## введеніе.

Въ тысячелътней жизни Россіи наиболъе интереснымъ періодомъ по сложности историческихъ комбинацій, богатству красокъ и причудливости внёшнихъ очертаній безспорно является XVIII в. Два міровыхъ генія: Петръ I и Екатерина Вторая заполняють своею діятельностію первую и вторую его половины и даютъ направление жизни русскаго народа, изъ московскаго, домашняго круга выводя его на широкую сцену міровой исторіи. На безпредвльныхъ равнинахъ Россіи сошлись Востокъ и Западъ съ ихъ многовековыми культурами, и среди старъйшихъ исторически-юный народъ дълалъ первые, робкіе, но гигантскіе шаги на пути созданія собственной, оригинальной культуры и уясненія собственнаго исторического типа. Задача была трудная: мало было того, чтобы избъжать поглощенія Европой или Азіей, -- мало было съиграть роль равнодъйствующей между двумя этими силами: нужно было проявить данныя для возсозданія третьей, регулирующей и руководящей міровой силы. Историческій процессъ этотъ далеко еще не законченъ и въ настоящее время: онъ будетъ продолжаться, пока жива будетъ Россія, живъ будетъ русскій народъ; но первые, самые тяжелые этапы этого пути уже пройдены, и чёмъ далее мы удаляемся отъ нихъ, тъмъ болъе отметаемъ шелуху отъ зерна, тъмъ болъе уясняемъ себъ сущность пережитаго историческаго періода. Съ этой точки зрёнія и внёшняя исторія русскаго государства получаетъ иное освъщение: мы научились понимать, что Петръ I и Екатерина Вторая, какъ великіе историческіе д'ятели, сами созданы были нравственной и матеріальной мощью русскаго народа и что они возможны



были только въ Россіи, что гдъ-нибудь въ Игаліи или Германіи ихъ творческая д'ятельность, въ лучшемъ случав, нашла-бы себъ примънение на другомъ, весьма и весьма скромномъ поприщъ, и ихъ геніальныя дарованія заглохли бы въ самомъ началѣ, не получивъ развитія 1). Какъ первые люди своего народа, какъ первые слуги государства, оба отражали въ своей личности творческія способности народа, проявляя ихъ въ своей дъятельности, и мы думаемъ, между Петромъ и Екатериной долженъ былъ нологическій перерывъ, чтобы элементы народной жизни, приведенные въ брожение деятельностию перваго, могли бы усповоиться и обнаружить способность новаго воспріятія въ началу двятельности второй. Такова психологія жизни народовъ, вавъ и отдельныхъ лицъ, и оттого государственная, иногда даже личная жизнь русскихъ самодержцевъ отражала на себъ состояніе современной ей русской жизни, быть можеть, въ большей степени, чемъ наобороть. Мы думаемъ также, что и краткое, четырехлетнее царствование непосредственнаго преемника Екатерины, императора Павла I, являющееся предметомъ нашего очерка, -- было прямымъ послъдствіемъ естественнаго, логическаго хода русской исторіи, и, отметая вившнее, случайное, личное, полагаемъ, что оно завершило собой XVIII въкъ въ русской исторіи недаромъ: ярко отражая въ себъ современное положение русскаго общества и народа, царствование императора Павла было съ одной стороны, до некоторой степени, коррективомъ къ царствованію его геніальной матери, а съ другой, во многихъ отношеніяхъ, началомъ новаго періода государственной жизни русскаго народа.

— До послъдняго времени царствованиемъ императора Павла занимались по-преимуществу съ анекдотической точки зрънія. Причину этого явленія напрасно было бы искать въ однихъ лишь внъшнихъ условіяхъ, въ которыя поставлена была наша историческая литература: занимались, главнымъ образомъ, освъ-

<sup>1)</sup> Екатерина сама писала Гримму: "Я люблю нераспаханныя земли, подъ паромъ; повърьте, это лучшія земли. Я уже тысячу разъ говорила вамъ: я годна только для Россіи (je ne suis bonne qu'en Russie)". Сборникъ И. Р. И. О., XXIII, 70.

щеніемъ именно отрицательныхъ сторонъ царствованія императора Павла или казавшихся таковыми, — теми фактами, въ которыхъ выразилась причудливая, нервная натура государя или свойства близвихъ въ нему лицъ; объективное изучение событий, происшедшихъ въ царствованіе преемника Екатерины въ ихъ отношеніи въ русской жизни, вритическая провёрка историческихъ матеріаловъ за этотъ періодъ времени, отодвигались на второй планъ. Должно сознаться, что до сихъ поръ нътъ у васъ даже краткаго, фактического обозрвнія Павловского періода русской исторіи: анекдоть въ этомъ случав оттвениль исторію, хотя, естественно, не могъ упразднить ее. Врагами исторіи, нелицепріятной и правдивой, явились, прежде всего, всв лица, которыя боролись противъ правительственной системы Павла и противъ него самого, и вакъ при жизни, такъ послѣ смерти его пользовались всѣми средствами, чтобы выставить всв его двиствія въ непривлекательномъ видв: это служило въ оправданію ихъ самихъ и ихъ деяній. Деятели Александровской и Николаевской эпохи, также склонны были поддерживать аневдотическій характерь изученія исторіи Павла I, хотя не по одинаковымъ причинамъ, - и документы его царствованія лишь теперь выплывають наружу, отводя анекдотамъ приличное для нихъ мъсто. Странно сказать, что объективному изученію именно Павловскаго времени ставились особыя препоны; лишь одному изъ изследователей, гр. Д. А. Милютину, въ классическомъ трудъ его о войнъ 1799 г. 1), удалось положить начало научному изученію царствованія императора Павла, и то лишь что онъ занять быль главнымь образомь только военными и дипломатическими фактами и мало касался внутренней политики императора. Оффиціальные и частные документы Павловскаго времени сваливались въ глубину архивовъ и въ одну изъ Кремлевскихъ башенъ, не считая тъхъ, которыя уничтожались, иногда преднамфренно, по темъ или другимъ причинамъ... Съ другой стороны, со временъ Рылбева и Пушкина, находившихся подъ живымъ впечатленіемъ разсвазовъ современниковъ, говорить о "деспотизмъ" Павла, какъ

<sup>1) &</sup>quot;Исторія войны 1799 г.", 1-е изд.—Спб., 1853 г. І—V т.; 2-е—Спб. 1857, І—III т.

о "задахъ Іоанна Гровнаго", считалось признакомъ хорошаго литературнаго тона. Короче, о нарствованіи Павла можно было писать лишь одну "горькую" правду и неправду. Исторія такимъ образомъ превращалась въ памфлеть, и, действительно, даже теперь, спустя сто леть, читая некоторыя изследованія объ император'в Павлів, мы какъ-бы переживаемъ впечатленія и слушаемъ отвывы самыхъ пристрастныхъ и только пристрастныхъ его современниковъ: на основаніи ихъ можно подумать, что государственная живнь Россіи въ Павловское время остановилась на четыре года, что цёль деятельности правительства за это время заключалась главнымъ образомъ въ строгихъ, непомърныхъ и часто несправедливыхъ наказаніяхъ и стесненіяхъ частной жизни и что, наконецъ, самъ императоръ, не руководимый никакой определенной правительственной системой, действоваль, какъ говорили некоторые изъ его современниковъ, только подъ вліяніемъ впечатавній и личныхъ чувствъ, не всегда уравновешенныхъ, "выворачивая всѣ пружины государственнаго строя" и производя лишь "хаосъ" и "кутерьму". Вследствіе односторонней разработки матеріаловъ объ императоръ Павлъ, въ историчесвихъ трудахъ о его царствованіи приводятся отзывы современниковъ и не всегда проверенные факты, говорящие въ исходной точки зрвнія авторовь и исключаются, какъ излишніе, всв другіе, которые съ этой точкой зрвнія не им бютъ причинной связи; при изложени біографическихъ данных объ императорф, для его характеристики берутся отдёльные эпизоды изъ его правительственной деятельности, которые, кавъ части одной и той же вартины, взятыя въ отдельности, вив связи съ рядомъ другихъ фактовъ, теряютъ свой смыслъ и значеніе: нельзя, кажется, отрицать, что уясненіе нравственнаго образа Павла Петровича, какъ государя, будетъ возможно лишь после изученія его деятельности въ целостномъ ся виде. Говоря однажды о недовольствъ дворянства его распоряженіями, императоръ Павель зам'втиль: "я над'вюсь, что потомство отнесется во мнв безпристрастиве". Надеждв этой, кажется, не своро еще суждено осуществиться. Хотя въ последнее время и появились ценныя въ научномъ смысле работы объ императоре Павлъ и его времени, но онъ или касаются только частныхъ

вопросовъ, или преимущественно имъютъ цълью изучение великовняжескаго періода его жизни. Можно свазать съ увъренностію, что полная исторія *царствованія* императора Павла въ истинномъ своемъ видъ лежитъ еще въ государственныхъ и семейныхъ архивахъ.

Между твиъ, детальное изучение царствования императора Павла, помимо біографическаго и эпизодическаго интереса, должно имъть большое аначение и для общей истории Россіи XVIII и XIX въвовъ: тогда только можетъ быть опредълена истинная связь между царствованиями Екатерины Второй и Александра I, тогда только вполнъ можетъ уясниться личность и значение дъятельности сына и преемника Павла, императора Александра Павловича, историю царствования котораго, уже довольно разработанную, до сихъ поръ приходится начинать или съ пустого мъста, или со словъ манифеста, въ которомъ Александръ объщалъ "шествовать по премудрымъ стопамъ" Екатерины, упраздняя тъмъ значение предыдущаго царствования однимъ почеркомъ пера...

Личность императора Павла, какъ государя, его характеръ и міросозерцаніе, поэтому, и не могли быть выяснены, и отзвуки рѣчей, раздававшихся при его жизни, преследують насъ на стольтнемъ промежуть времени. Одни называли его "сыномъ Минервы", т. е. Екатерины: это были люди, недовольные политикой Павла и думавшіе, что онъ, какъ сынъ геніальной государыни, долженъ былъ мыслить и править не иначе, какъ въ духв своей матери; другіе, съ точки зрвнія семейныхъ отношеній, считали Павла Петровича "коронованнымъ Гамлетомъ", приписывая всв причудливыя и неожиданныя по своей ръзкости душевныя движенія императора внутренней борьбъ, происходившей въ немъ отъ дней нъжной его молодости и зависвышей будто бы исключительно отъ семейныхъ причинъ. И то, и другое название имфетъ свою цену для историка, но лишь въ томъ случав, если онъ даетъ имъ болве широкое толкованіе. Какъ "сынъ Минервы", императоръ Павелъ не остался чуждъ вліянію ея могущественнаго ума, и широкаго политическаго кругозора, не усвоивъ себъ, однако, ни ея міросозерцанія, ни правительственныхъ пріемовъ; какъ "коронованный Гамлетъ", Павелъ Петровичъ, подобно

многимъ другимъ русскимъ людямъ того времени, не сознавая ясно ни историческихъ задачъ Россіи, ни направленія предлежащаго ей пути, всю жизнь провель въ борьбъ между осаждавшими его западно-европейскими вліяніями культурнаго и некультурнаго свойства, съ одной стороны, и любовью къ своему народу во всемъ его целомъ и смутной върой въ его веливія силы — съ другой. Несомивино одно, что двойная борьба эта, въ связи со многими другими условіями, въ концъ концовъ, должна была тяжело отозваться на духовныхъ силахъ императора, на его бользненной, нервной организаціи: характеръ и міросозерцаніе его развились при самой неблагопріятной обстановкъ. Такъ какъ двятельность Павла Петровича, какъ императора, тесно связана съ условіями его жизни до вступленія его на престолъ, то выясненію этихъ условій мы и посвятимъ первыя страницы нашего очерка 1).

труда, въ особенности первый, заслуживають вниманія, какъ попытки къ объективному изученію Павловскаго времени.

Изданія матеріаловь объ императоръ Павлъ и его времени за послъднее десятильтіе: 1) "Архивъ кн. О. А. Куракина", изд. подъ редакціей В. Н. Смольяминова, 1—ІХ: 2) "Матеріалы для жизнеописанія графа Никиты Петровича Панина", подъ редакцією А. Брикнера, т. І—VÎI; 3) "Correspondance de S. M. l'Impératrice Marie Féodorovna avec la demoiselle d'honneur Nélidow" (Paris. 1896), par la princesse Lise Troubetzkoi; 4) "Lettres de l' Impératrice Marie Féodorovna à m-lle Nélidow", publiées раг Eugène Choumigorsky, 1897 (въ продажу не поступали); 5) "Записки графини Варвары Николаевны Головиной", Спб., 1900; много панныхъ объ императоръ Павлъ и въ 6) "Исторія Екатерины Второй" данныхъ объ императоръ Павлъ и въ 6) "Исторія Екатерины Второй" В. А. Вильбасова, т. XII, ч. І и ІІ. Берлинь, 1896. — Подробный обзоръ литературы о Павлъ I см. въ статьъ: "Павелъ 1" въ "Біографическомъ Словаръ" Императорскаго Русскаго Историческаго Общества.

<sup>1)</sup> За послъднее десятилътіе, кромъ статей въ повременныхъ изданіяхъ, появились слъдующіе труды, посвященные изученію личности императора Павла и его времени: 1) *Шумигорскій:* "Императрица Марія Өеодоровна", т. І, Спб., 1892; 2) *Шильдеръ:* "Императоръ Александръ I", т. І, Спб. 1897; 3) *Шумигорскій:* "Екатерина Ивановна Нелидова". Очеркъ изъ исторіи императора Павла. Спб. 1898. 4) *Шумигорскій:* "Павель І". Спб. 1899. (Оттискъ изъ "Біографическаго Словаря" Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, въ продажу не поступалъ); 5) Шильдеръ: "Императоръ Павелъ Первый". Историко-біографическій очеркъ (Въ этой интересной книгъ, а также въ "Приложеніяхъ" къ ней, много новыхъ цънныхъ матеріаловъ). Спб. 1901; в) Гено и Томичъ: "Павелъ I". Собравіе анекдотовъ, отзывовъ, характерныхъ указовъ и проч. Спб. 1901; 7) Панчулидзевъ: "Исторія кавалергардовъ". Т. ІІ. Спб. 1901; и 8) Проф. Буцинскій: "Отзывы о Павлъ I его современниковъ". Харьковъ. 1901. Оба послъдніе труда, въ особенности первый, заслуживають вниманія, какъ попытки

1

Рожденіе великаго князя Павла. — Первоначальное его воспитаніе. — Графъ Никита Ивановичъ Павинъ. — Роль императрицы Екатерины ІІ въ воспитаніи сына. — Совершеннольтіе Павла Петровича и политическое его значеніе. — Два брака. — Путешествіе за границу. — Семейныя отношенія и жизнь въ Гатчинъ. — Политическое міросозерцаніе Павла Петровича. — Кто "виновать ? — Послъдніе годы царствованія императрицы Екатерины.

Императоръ Павелъ Петровичъ родился 20 сентября 1754 г. отъ брака наследника русскаго престола, великаго внязя Петра Өеодоровича, съ великой внягиней Екатериной Алексвевной. Рожденіе царственнаго младенца обрадовало бабушку его, императрицу Елисавету Петровну, и всю Россію, дотол'в долго и напрасно ждавшую упроченія престолонаслівлія въ родъ Петра Великаго: казалось, что наступилъ конецъ дворцовымъ и военнымъ переворотамъ, наполнявшимъ собою исторію Россіи посл'в Петра, и что самодержавная власть перестанетъ наконецъ быть орудіемъ вождельній высшаго русскаго дворянства и всякаго рода иностранцевъ. Императрица, по духу своему чисто - русская, желала, чтобы новорожденный и единственный внукъ ся получиль русское воспитаніе, вні иностранныхъ вліяній, и поэтому взяла его, съ перваго же дня, на свое попеченіе, устранивь отъ него родителей, къ которымъ она не чувствовала довърія. Великій князь Петръ Оедоровичъ съ ничтожными умственными и нравственными задатками соединяль въ себъ любовь ко всему нъмецкому, и судьбы родной Голштиніи, которой онъ быль герцогомъ, были для него дороже интересовъ великой имперіи, смотрѣвшей на него, какъ на будущаго своего монарха. Мать Павла, будущая императрица Екатерина Вторал, также не пользовалась полнымъ довъріемъ императрицы Елисаветы:

тонкій умъ 25-літней великой княгини, ея широкое образованіе, неоднократно проявлявшійся въ ней интересъ къ государственнымъ дъламъ, даже отталкивали отъ нея императрицу, давая ей поводы подозръвать въ своей невъсткъ скорбе склонность къ политическимъ интригамъ, чемъ способность къ воспитанію дітей. Императрица не пощадила въ этомъ случав даже естественныхъ чувствъ матери и действовала въ этомъ смыслъ, съ непривычною для нея сухостію, тотчасъ по рожденіи младенца-внука. "Только что спеленали его", — разсказываеть сама Екатерина въ своихъ "Запискахъ", — "какъ явился, по приказанію императрицы, ен духовникъ и нарекъ ребенку имя Павла <sup>1</sup>), послъ чего императрица тотчась вельла повивальной бабушкв взять его и нести за собою, а я осталась на родильной постели.... Я и безъ того заливалась слезами съ той самой минуты, какъ родила. Меня особенно огорчало то, что меня совершенно бросили. Послѣ тяжелыхъ и болѣзненныхъ усилій я оставалась рёшительно безъ призору, между дверями и овнами, плохо затворявшимися... Такое забвеніе или небрежность, конечно, не могли быть мив лестны. Въ городв и имперіи была великая радость по случаю этого событія. На другой день я начала чувствовать нестерпимую ревматическую боль, начиная отъ бедра вдоль голени и въ лъвой ногъ. Боль эта не давала мив спать, и сверхъ того со мною сделалась сильная лихорадка; но, не смотря на то, я и въ тотъ день не удостоилась большого вниманія. Впрочемъ великій князь на минуту явился въ моей комнатъ и потомъ ушелъ, сказавъ, что ему некогда больше оставаться. Лежа въ постели, я безпрерывно плакала и стонала; въ комнатв была одна только Владиславова (камеръ-фрау); въ душъ она жалъла обо мнъ, но ей нечёмъ было помочь. Да я и не любила, чтобы обо мнъ жальли, и сама не любила жаловаться: я имъла слишвомъ гордую душу, и одна мысль быть несчастной была для ме-

<sup>1)</sup> Имя Павла дано было императрицей Елисавегой внуку очевидно изъ желанія сблизить его имя съименемъ великаго его прад'яда, Петра Великаго: память первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла празднуется православною церковью въ одинъ день—29 іюня и въ честь ихъ построенъ былъ Петромъ В. Петропавловскій соборъ въ Петербургской крівности.

ня невыносима; до сихъ поръ я дѣлала все, что могла, чтобы не казаться таковой.... Наконецъ великій князь соскучился по моимъ фрейлинамъ, по вечерамъ ему не за кѣмъ было волочиться, и потому онъ предложилъ проводить вечера у меня въ комнатѣ. Тутъ онъ началъ ухаживать за графиней Елизаветой Воронцовой, которая, какъ нарочно, была хуже всѣхъ лицомъ" 1).

Крещеніе Павла Петровича совершено было 25 сентября. Россія, подобно императрицъ, была обрадована рожденіемъ младенца, правнука Петра В., и цълый годъ тянулись по этому случаю праздники всякаго рода при дворв и у знатныхъ лицъ. Свою благодарность матери новорожденнаго императрица выразила тъмъ, что послъ крестинъ сама принесла ей на золотомъ блюдъ указъ Кабинету о выдачь ей 100.000 р., но увидъть сына въ первый разъ послъ родовъ разръшено было великой внягинъ только чрезъ шесть недъль, когда она принимала очистительную молитву: тогда Елисавета Петровна во второй разъ пришла къ ней въ комнату и вельла принести къ ней Павла. Въ третій разъ показанъ быль Павелъ матери, по ея просъбъ, лишь весною 1755 г., по случаю отъёзда великокняжеской четы въ Ораніенбаумъ. Великій князь Петръ Өеодоровичь къ рожденію сына отнесся совершенно равнодушно.

Первоначальная семейная обстановка жизни великаго князя Павла была такимъ образомъ рѣшена: баловень самодержавной бабушки, встрѣченный при появленіи своемъ на свѣтъ слезами геніальной матери и равнодушіемъ ничтожнаго отца, долженъ былъ долгое время расти и развиваться на попеченіи мамушекъ и нянюшекъ, которымъ поручила его придерживавшаяся старозавѣтныхъ русскихъ традицій государыня. Павла Петровича, какъ помѣщичьяго сынка, сдали постепенно на руки невѣжественной женской дворнѣ, со страхомъ заботившейся лишь о томъ, чтобы беречь и холить барское дитя, оставшееся безъ родительской ласки и призора. "Я должна была" пишетъ Екатерина, "лишь украдкой навѣдываться о его здоровьѣ, ибо просто послать спросить

<sup>1) &</sup>quot;Записки императрицы Екатерины". Лондонъ, 1859, стр. 156-158.

о немъ значило бы усумниться въ попеченіяхъ им и могло быть очень дурно принято. Она помъс себя въ комнатв и прибъгала къ нему на каждый его буквально душили излишними заботами. Онъ чрезвычайно жаркой комнать, во фланелевыхъ пел кроваткъ, обитой мъхомъ черныхъ лисицъ; его одвяломъ изъ атласнаго тика на ватв, а сверхт одъяломъ изъ розоваго бархата, подбитаго мъхом лисицъ. Послѣ я сама много разъ видала его у такимъ образомъ; потъ текъ у него съ лица и телу, вследствие чего когда онъ выросъ, то про и забол'вваль отъ мал'вйшаго в'тра. Кром'в того приставили множество безтолковыхъ старухъ и которыя своимъ излишнимъ и неумфстнымъ усер чинили ему несравнено больше зла, физическаго и наго, чъмъ добра" 1). На руки этимъ нянюшка была и сестра Павла, великая княжна Анна Пет дившаяся 9 декабря 1757 г. Чрезъ годъ съ не 7 марта 1759 г., великая княжна Анна скончала послѣ этого Екатерина получила дозволеніе ви разъ въ недёлю, тогда какъ прежде для каждаго нія съ нимъ требовалось особое разрѣшеніе им Еще весною 1758 г., когда Павлу было уже че Екатерина заявила, что такъ какъ она лишена видъть своихъ дътей, то ей все равно, жить ли въ ста шагахъ или въ ста верстахъ 2).

Въ обществъ нянь и мамушекъ Павелъ съ ра ства научился живому русскому языку, но здо вообще слабое, несомнънно пострадало еще болъ достатка попечительнаго надзора, хотя доктора казанію императрицы, навъщали его ежедне сказы суевърныхъ женщинъ о домовыхъ и

2) Тамъ-же, 251.

<sup>1)</sup> Тамъ же, 160.—Этому отзыву нельзя впрочемъ придав значеніе, такъ какъ "Записки" свои Екатерина писала уже когда, предавъ внука своего, великаго князя Александра на воспитаніе въ руки иностранца Лагарпа и не предчувств; шихъ отъ того послъдствій, желала показать, "какая раз воспитаніемъ его и отцовскимъ".

ніяхъ разстроили воображеніе впечатлительнаго ребенка, а нервы его такъ разстроились, что онъ прятался подъ столъ при сколько-нибудь сильномъ хлонаныи дверьми. Дошло до того, что Павелъ трясся даже тогда, вогда приходила его навъщать бабушка, императрица: несомнънно, что нянюшки передали ему страхъ свой предъ государыней, и страхъ этотъ быль такъ силенъ, что Елисавета вынуждена была навъщать внука лишь изръдка. Обучать грамотъ Павла начали съ 1758 г., когда назначенъ былъ къ нему воспитателемъ Өедоръ Дмитріевичь Бехтвевъ; тогда же четырехлетняго Павла одели въ модное платье и надели на него паривъ, предварительно окропленный няней святою водою. Павель однако продолжаль оставаться въ женскомъ обществъ до назначенія воспитателемъ генераль-поручика и действительнаго камергера Никиты Ивановича Панина, который постепенно отстранилъ женщинъ отъ своего воспитанника. Совершенно "отлучены были бабы отъ великаго князя", лишь послъ смерти императрицы Елисаветы, въ 1762 г., когда онъ получили пенсію и, посл'в этого, только три-четыре раза въ годъ являлись въ Павлу съ поздравленіями. По разсвазу самаго Навла Петровича, ему до. слезъ было жаль разставаться съ привычнымъ для него обществомъ нянь и бъдныхъ дворянъ, призывавщихся объдать въ нему, и очутиться вдругъ среди степенныхъ "кавалеровъ", которыми окружилъ его Панинъ 1).

По вступленіи своемъ на престоль онъ съ благодарностію вспомниль своихъ "простонародныхъ" воспитательницъ и собесъдниковъ, оставшихся еще въ живыхъ, и щедро наградилъ ихъ. Слезы малолътняго великаго князя и благодарность императора доказываютъ, что нянюшки оставили въ Павлъ Петровичъ доброе по себъ воспоминаніе: несомнънно, что именно онъ прежде всего заронили въ немъ навсегда искреннее благочестіе и любовь къ русскому народу.

Изъ рукъ нянюшекъ цесаревичъ перешелъ затѣмъ въ руки русскихъ "европейцевъ".

Новый воспитатель Павла, прежде всего, извлекъ его изъ душной комнаты, изъ общества нянюшекъ, на широкую при-

<sup>1)</sup> Записки Порошина, изд. "P. Ст.", 607—609.

дворную сцену: едва исполнилось малол'втнему великом шесть лътъ, какъ ему начали представлять иностранныхъ никовъ на торжественныхъ аудіенціяхъ, его стали во придворные спектакли и об'вды. Эта внезапная перем'вна зъжизни великаго князя объясняется ходившими въ т правдоподобными слухами, что Елисавета Петровна пр гала объявить Павла Петровича своимъ наследникомъ, престолонаследія отца его, великаго князя Петра ( вича, и назначить мать регентшей; самъ Никита Ив Панинъ сообщаль объ этомъ Екатеринъ незадолго чины императрицы Елисаветы. Имя Павла делается времени орудіемъ въ рукахъ политическихъ интрига прежде всего, самого Панина. Интриги придворны мѣшали императрицѣ осуществить свое намѣреніе, смертномъ одръ она просила Петра Оедоровича дока свою признательность любовью къ сыну своему и ез

Новый императоръ пожаловалъ сыну лишь титул ревича, что, быть можетъ, въ глазахъ Петра, равнял явленію его наслъдникомъ, вопреки мнънію сторо Екатерины и ея самой, находившихъ полезнымъ д видъть въ этомъ пожалованіи признакъ устраненія Павла отъ наслъдства 1). Въ теченіе кратковременнаго своего ванія Петръ ІІІ во всякомъ случать мало интересовался если даже не придавать полной въры словамъ Ека

<sup>1)</sup> Въ исторіи съ манифестомъ нельзя не видѣть слѣдов личныхъ честолюбій и партій, господствовавшихъ при дворѣ. М быль наскоро и неумѣло написавь сторонникомъ Елисаветы Вор А. И. Глъбовымъ, послѣ того, какъ отказался написать его м дѣлецъ Д. В. Волковъ, которому, по собственному его свидѣ "въ послъдніе часы жизни сей въ Бозѣ опочивающей Государь саветы) приказывано было неоднократно, чтобы онъ не отлучался вилъ бы првеяги. ""Въ тогдашней горести отвѣтствовалъ я в дерзко, что при живомъ государѣ новыхъ присягъ писать не Тогдашній нескладный манифестъ уже давно господнномъ Глъбъръ напесать былъ, и сколько ни трудились другіе, чтобы я оны трѣлъ напередъ и исправилъ, однакожъ онъ до того не допусти что мнѣ досталось токмо оный прочитать". — "Шесть мѣсяцевъ ской исторіи", Семевскаго. (От. Записки, 1866, СLXXIII, 599). — кову "въ послѣдніе часы" было "приказывано неоднократно" пи нифестъ, то очевидно, Петръ III не зналь еще о давно готовомъ манифеста, писанномъ Глъбовымъ, или былъ недоволенъ имъ съ тѣмъ, называя манифестъ "нескладнымъ". Волковъ какъ б няетъ мысль о возможности злого умысла въ этой нескладност

что она "съ сыномъ видъла себя въ гоненін и почти крайнемъ отдаленіи отъ императорской фамиліи". Ребеновъ однако любиль отца; мало того, въ немъ начали обнаруживаться нъкоторыя свойства Петра, а не Екатерины; еще болье, материнскія чувства Екатерины скоро не принадлежали уже ему безраздъльно... Ребеновъ не могъ понять, что отецъ видълъ въ немъ одно время соперника во власти, и не могъ предвидъть, что онъ будеть имъ также и въ глазахъ матери. Въ день низложенія Петра III съ престола и объявленія Екатерины II самодержавной императрицей, 27-го іюня 1762 г., Павелъ Петровичъ перевезенъ былъ Панинымъ изъ Лътняго въ Зимній дворецъ и вскоръ затъмъ, чрезъ нъсколько дней, услышалъ о кончинъ отца: лишь долго спустя могъ онъ узнать, что до самого дня восшествія своего на престоль Екатерина не была вполнъ увърена въ томъ, что она будеть провозглашена самодержицей, а не регентшей только на время несовершеннольтія своего сына, на чемъ особенно настаивалъ воспитатель Павла, Никита Ивановичъ Панинъ, надъявшійся играть въ этомъ случав первенствующую роль въ управленіи государствомъ. Манифестомъ Екатерины Павель быль объявлень лишь ея наслёдникомъ, и это объявление есъми принято было съ восторгомъ: въ Павл'в народъ видълъ правнука Петра В., а въ Екатеринъ, едва начинавшей свою государственную деятельность, -- лишь только мать его. Когда, чрезъ мъсяцъ, во время коронаціи Екатерины въ августъ 1762 г., Павелъ заболълъ въ Москвъ, въсть о томъ произвела на всъхъ тяжелое впечатлъніе; зато и выздоровленіе его всёхъ обрадовало до крайности. Съ своей стороны, Павелъ Петровичъ, съ дътства проявлявшій добрыя свойства ума и характера, какъ только сталъ оправляться послё болъзни, просилъ императрицу, быть можетъ не безъ вліянія воспитателя, стремившаго сдёлать имя своего питомца народнымъ, — учредить въ Москвъ больницу для бъдныхъ; императрица исполнила его желаніе и приказала назвать ее, въ честь сына, Павловского.

Павелъ Петровичъ, какъ мальчикъ, не понималъ еще въ это время политическаго своего значенія, которымъ главнымъ образомъ должны были впослъдствіи опредълиться отношенія его къ матери; зато за него думали и дъйствовали всъ враги

Екатерины, сплотившеся по восшествій ей на престоль; въ особенности думаль воспользоваться именемь единственнаго законнаго наследника престола, для личныхъ и государственныхъ своихъ цвлей, его воспитатель, нвмець по воспитанію, русскій по имени, Никита Ивановичь Панинъ, на долгое время сдълавшійся руководителемъ царственнаго мальчика. Обстоятельства, казалось, вполнъ оправдывали планы Панина. Послъ кончины Петра В., вследствіе отсутствія закона о престолонаследін, русскій тронъ сделался игрушкой партій, изъ которыхъ преобладающее значение получила въ концъ концовъ нартія высшаго военнаго и придворнаго дворянства, стремившаяся къ выдъленію дворянства изъ ряда сословій, обреченныхъ на службу государству, и развитію его привиллегій въ ущербъ др. сословіямъ. Не имъя силь прямо бороться съ идеей самодержавія, въ которомъ народная масса инстинктивно чувствовала единственное ограждение національных своихъ интересовъ, представители этой партіи пользовались слабостію ея носителей, возводимыхъ ими на престолъ, чтобы на практикъ осуществлять свои цёли, и добились навонецъ того, что Петръ III освободиль дворянство оть обязательной службы государству, оставивъ за нимъ однако всё его привиллегіи, сопряженныя съ этой службой. Панинъ, долгое время бывшій посланникомъ въ Швеціи, желаль, прежде всего, дать дворянству политическое значеніе въ государственной жизни Россіи. Пользуясь своимъ положеніемъ и не успъвъ помѣшать восшествію Екатерины на престолъ, Панинъ, совмъстно съ извъстнымъ политичесвимъ интриганомъ этого смутнаго времени, Тепловымъ, составиль тогда же проекть объ учреждении Императорскаго Совета, въ сокровенныхъ целяхъ ограничения власти Екатерины по шведскимъ, олигархическимъ образцамъ, --- въ надеждь, что императрица, чувствовавшая себя еще слабой на тронъ вынуждена будетъ пойти на уступки. Дъйствительно, какъ ни оскорбительно было для императрицы самое содержаніе этого проекта, потому что мотивомъ его составленія выставлялась необходимость ослабить вліяніе фаворитовъ, подъ которыми подразумъвались Орловы, -- но проектъ былъ разсмотрень императрицей, даже подписань ею въ конце 1762 г., хотя и не быль никогда обнародовань; такое же

отношеніе встратили въ ней и занятія вновь учрежденныхъ комиссій о расширеніи правъ дворянства въ видъ развитін указа Петра III. Это были немногія одна изъ техъ "тысячи странностей", которыя должна была допустить новая государыня, возведенная на престоль гвардіей и высшимъ дворянствомъ: "иначе, прибавляла она, не знаю, что можетъ случиться". Самою важною изъ этихъ "странностей" Екатерины явилась ея решимость оставить своего сына и наследнива на рукахъ у Панина, вызывавшаяся для нея естественнымъ чувствомъ самосохраненія. Фаворитизмъ Григорія Орлова и рожденіе Бобринскаго давали поводъ врагамъ Екатерины говорить о полуопальномъ положеніи цесаревича, объ опасности, угрожающей его жизни отъ Орловыхъ, о его законныхъ правахъ на престолъ. Въ первое десятилътіе царствованія Екатерины заговоръ Гурьевыхъ, дъла Ласунскаго съ товарищами, Арсенія Мацвевича, Опочинина, Оловянвина, —выдвигали последовательно имя Павла, какъ соперника матери во власти, и на ряду съ нимъ всегда являлось имя Панина, какъ оберегателя жизни и интересовъ единственнаго отпрыска Петра В. Особенный авторитеть въ этомъ смысль въ глазахъ общества пріобрыль Никита Панинъ съ 1763 г., когда онъ, поддерживаемый сильной партіей, ръшительно возсталь противь проекта брака Екатерины съ Григоріемъ Орловымъ и имъть по этому поводу объяснение съ императрицей. Дъло Мировича и убійство Іоанна Антоновича также принесло Панину долю пользы: враги Екатерины распускали слухъ, что убійство это совершено по ея приказанію; въ изданной по этому поводу въ Лондонъ брошюръ, обратившей на себя вниманіе императрицы, было прямо высказано предположение, что цесаревичь Павель Петровичь также сдёлается жертвой властолюбивой матери. Всв эти обстоятельства въ полной мере объясняють намь тоть повидимому странный факть, что Екатерина должна была держать себя въ сторонъ при воспитаніи сына и предоставить это дело Панину. "Мив не было воли сначала" (при Елисаветъ), сказала она однажды Храповицкому, "а послъ, по политическимъ причинамъ не брала его отъ Панина: всъ думали, что ежели не у Панина, такъ онъ пропалъ". Екатерина знала дарованія Панина, но, узнавъ его впоследствіи поближе, не цвнила какъ человвка. "Г. Панинъ", говоритъ она въ одной

изъ своихъ замътокъ, "обладая многими дарованіями, имъетъ однако малодушное и слабое сердце (le coeur lâche, effeminè). Онъ способенъ предаться всякому, вто льстить ему и укаживаетъ за нимъ, и слабость его въ овружающимъ доходить до того, что они большею частію руководять имъ; между тъмъ, они - люди презрънные (détestables)". Впрочемъ, въ первое время своего царствованія Екатерина была лучшаго мненія о Панине, хотя и сделала попытку ослабить его вліяніе на сына, съ одной стороны возложивъ на него въ началь 1763 г. управленіе иностранной воллегіей, съ другойпригласивъ для занятія должности воспитателя при Павлѣ француза-д'Аламбера, сочиненія котораго вызвали въ нему у Екатерины чувство уваженія. Попытка эта не удалась, вследствіе отказа д'Аламбера, и Панинъ, укрепившись въ своемъ положеніи при Павль, въ глазахъ всьхъ сдылался вакъ бы его опекуномъ впредь до его совершеннолътія. Съ тъхъ поръ Екатерина была, по ел выраженію, въ превеликомъ амбара, (затрудненіи) всякій разъ, когда дёло шло о Павлъ и ея мнънія могли не совпадать съ мнъніями Панина, и, разумъется, это "амбара" матери не могло не отражаться въ видимой холодности ея отношеній въ сыну: оно постоянно останавливало ее въ выраженіи естественныхъ чувствъ и мыслей. Трагизмъ исторіи Павла Петровича, въ его отношеніяхъ къ матери, и коренится въ той исторической необходимости, по которой мать его, сдёлавшись самодержавной государыней, именно поэтому и должна была съ самаго начала держать себя въ сторонъ отъ него и передать его воспитание въ чужія, зав'йдомо враждебныя ей руки.

Что же за человъкъ былъ Панинъ и какъ воспиталъ онъ молодого великаго князя?

Какъ многіе изъ замѣчательныхъ русскихъ дѣятелей XVIII в., Никита Ивановичъ Панинъ имѣетъ и панегиристовъ, и порицателей, ибо каждый изъ нихъ искалъ въ немъ лишь то, что хотѣлъ. На самомъ же дѣлѣ, личность его не поддается еще всестороннему освѣщенію, такъ какъ даже фактическая сторона его біографіи не выяснена еще во многихъ существенныхъ чертахъ. Проведя дѣтство среди прибалтійскихъ нѣмцевъ, въ Перновѣ, и усвоивъ себѣ нѣмецкія

привычки и симпатій, Панинъ, по распущенности въ жизни, напоминаль собою французскихъ петиметровъ; слывя за добродътельнаго и добраго человъка, онъ, какъ политическій дъятель, не чуждался самыхъ темныхъ происковъ и интригъ часто самъ являлся орудіемъ лукавыхъ царедворцевъ; лъность Панина, происходившая, по объясненію нъкоторыхъ, "отъ полнокровнаго сложенія", изв'єстна была всёмъ современникамъ, между твиъ, независимо отъ оберъ-гофмейстера при великомъ князъ, Панинъ, одновременно съ этимъ, былъ при "тайныхъ дълахъ" и долгое время управляль коллегіей иностранныхь дёль, гдё при Екатеринё нельзя было дремать на креслъ. Уступчивый и въ высшей степени гибкій въ сношеніяхъ съ иностранцами, Панинъ съумвль двадцать лётъ держаться у кормила правленія при государыні, сына которой онъ, зав'ядомо для нея, воспитываль въ нежелательномъ для нея направленіи; мало того, онъ быль единственнымъ изъ ея подданныхъ, который всталъ по отношенію въ ней въ независимое положение, какъ негласный опекунъ ея сына. Въ довершение всего, на долю Никиты Ивановича Панина выпала странная судьба: не успъвъ самъ сдълаться фаворитомъ при Елисаветъ, Панинъ главною цълью своей дъятельности при Екатеринъ поставиль борьбу противъ фаворитовъ, для вящшаго успъха явившись покровителемъ одного изъ нихъ, Васильчикова; всегда враждебно действуя противъ Петра III, когда онъ былъ еще великимъ княземъ, и принявъ затъмъ участіе въ низверженіи его съ престола, Панинъ сына его, Павла Петровича, воспиталъ въ благоговъйномъ почитаніи его памяти, тімь самымь поселяя вы песаревичь холодное отношение въ матери и осуждая свое собственное поведеніе. Въ одномъ нельзя было не вид'ять превосходства Нивиты Ивановича предъ многими другими екатерининскими вельможами: въ широкомъ, разностороннемъ образовании и, если можно такъ выразиться, въ денежной честности.

Воспитаніе цесаревича Панинъ, съ внішней стороны, вель во французскомъ духів, такъ какъ въ то время французскій языкъ, французская литература и французскія моды господствовали въ культурныхъ слояхъ европейскаго общества и прочно привились и у насъ при дворів Елисаветы. Есте-

ственно, что, по мивнію Панина, и Павель Петровичь должень быль быть воспитываемъ какъ французскій дофинъ, съ обычною обстановкой рыцарскихъ характеровъ, chevallerie и т. п. Эстетическая внечатлительность, слабонервность, съ одной стороны, поклоненіе рыцарскимъ доброд втелямъ: великодущію, мужеству, стремленію къ правд'я, защит'я слабыхъ и уваженію къ женщинъ -- съ другой, навсегда привились къ натуръ Павла. На Павл'в сказались впосл'ядствіи вс'в достоинства и недостатки французскаго воспитанія: живой, любезный, остроумный, онъ полюбиль внёшность, декораціи, любиль щеголять своими костюмами и десяти, одиннадцати лъть уже занять быль "нъжными мыслями" и "маханіемь". Но вь то же время воспитателями и преподавателями цесаревича приглашены были Панинымъ, какъ и слъдовало ожидать, преимущественно нъмцы, педантически, тяжеломысленно дававшіе свои уроки и, какъ всегда, презрительно смотр'явшіе на Россію и русскій народь; цесаревичь очень скучаль ихъ уроками и даже возненавидълъ нъмецкій языкъ. Счастливымъ противовъсомъ въ ихъ вліяній на маленькаго Павла явился законоучитель, іеромонахъ Платонъ, впоследствіи знаменитый митрополить, и въ особенности одинъ изъ его воспитателей, Семенъ Андреевичъ Порошинъ, душой предавшійся своему царственному воспитаннику и дълавшій все возможное, чтобы правнукъ Петра В. быль достоинь своего деда и по своему образованію, и по Чуткій дов'врчивый, добрый, цесаревичь любви къ Россіи. очутился, самъ того не зная среди двухъ боровшихся между собою ради него теченій, и, по счастію, его тянуло болье къ Платону, уроки котораго навсегда утверждали въ его душъ чувство преданности и любви въ православной въръ, и къ Порошину, близко принимавшему въ сердцу всв его интересы. Самъ Панинъ лично мало входилъ въ подробности первоначальнаго воспитанія Павла, ограничиваясь внішнимъ исполненіемъ своихъ обязанностей и предоставляя главное наблюденіе за нимъ тупому "информатору" Остервальду. По воспитательному плану Никиты Ивановича обучение песаревича "государственной наукъ и должно было начаться лишь съ 14 лътняго возраста, когда Павелъ Петровичъ долженъ былъ сдълаться его болже или менже осмысленнымъ нолитическимъ

орудіемъ; до этого времени лѣнивый и небрежный Панинъ не считалъ нужнымъ входить въ душевное настроеніе своего воспитанника и оттого едва было не прозъваль неудобнаго для его плановъ, но постепенно возраставшаго вліянія Порошина. Онъ довольствовался тъмъ, что постоянно присутствовалъ за объдомъ великаго князя, приглашая къ нему же екатерининскихъ вельможъ и кавалеровъ, преимущественно своихъ единомышленниковъ; за объдомъ велись ръчи о "высокихъ государственных в матеріях в ", часто мало доступныя уму 10летняго мальчика, причемъ Панинъ иногда позволялъ себе "сатирически" отзываться о дъятельности Екатерины. Прочіе застольные собесъдники Панина также не стъснялись при наблюдательномъ мальчикъ въ выражении мыслей и чувствъ, не всегда чистыхъ и часто не искреннихъ. Въ обществъ этомъ, слушая споры и разсужденія взрослыхъ, мальчикъ преждевременно старълся, привыкая во всему относиться недоумънно, подозрительно, и, будучи не въ силахъ самъ разобраться въ противоръчіяхъ, которыя были выше его пониманія, быстро усваиваль себ'в на лету чужое мивніе, почемулибо болъе другихъ дъйствовавшее на его впечатлительную душу, хотя столь же быстро, по той же причинъ, мънялъ его часто на противоположное. Вообще въ образъ мышленія цесаревича замѣтно было господство впечатлѣній и образовъ, а не ясно сознанныхъ идей; проявлялась въ немъ также навлонность подчиняться чуждымъ внушеніямъ -- обычное последствіе ранняго постояннаго общенія д'втей со взрослыми. Лишь изръдка, по праздникамъ и на урокахъ танцевъ, Павель находился въ обществъ сверстниковъ, изъ которыхъ особымъ его расположениемъ пользовались племянникъ Панина, князь Александръ Борисовичъ Куракинъ, и графъ Андрей Кирилловичъ Разумовскій.

Нанинъ подготовлялъ, такимъ образомъ, успѣшно почву для будущаго своего господства надъ умомъ Павла, увѣренный, что въ этомъ отношеніи руки у него совершенно развязаны, какъ вдругъ въ 1765 г. онъ узналъ, что имѣетъ надъ собой наивнаго, но опаснаго соглядатая въ лицѣ Порошина, который день за днемъ велъ "Записки" о воспитаніи цесаревича и имѣлъ неосторожность, съ одной стороны, чи-

тать ихъ Павлу, а съ другой вступить въ открытую борьбу съ своими товарищами по воспитанію Павла, німцами. Панинъ тотчась же удалиль Порошина не только отъ двора, но и изъ Петербурга, какъ черезчуръ опаснаго человіка \*), и затімъ, не дожидаясь уже 14-лівтняго возраста Павла, окружиль его желівнымъ кольцомъ изъ своихъ клевретовъ \*\*).

"Записки" Порошина несомнънно имъють большой интересъ для біографіи императора Павла, рисуя правдиво и безъискусственно дътскіе его годы. Но, конечно, не совсъмъ осмотрительно давать имъ первенствующее значение для характеристики Павла Петровича, какъ человъка и какъ императора, что склонны делать его біографы, при скудости другихъ данныхъ: въ словать и действіяхъ 10-летняго мальчика нельзя искать объясненія всей жизни императора и ставить ему въ строку важдое лыко въ извъстномъ направленіи. Разумъется, въ 10-11 леть, въ возрасте, въ которомъ Порошинъ оставиль Павла, не складывается ни характерь человъка, ни его міросозерцаніе: иначе, пришлось бы, пожалуй сдать въ архивъ не только всёхъ педагоговъ и, въ этомъ званіи, заднимъ числомъ самого Никиту Ивановича Панина, но и всъ, крупныя и мелкія, жизненныя условія, которыя такъ могущественно дъйствуютъ явными и тайными путями на душу человъка въ молодомъ и даже зръломъ его возрасть. Можно пожальть, напротивъ, о томъ, что "Записки" Порошина не обнимаютъ собою болъе поздняго періода жизни Павла Петровича, когда чуткій, впечатлительный и несомнівню умный мальчикъ, какимъ рисуется Павелъ въ "Запискахъ" Порошина — попалъ подъ непосредственное вліяніе своего негласнаго опекуна и приступиль въ изученію "государственной науви". Описанная

<sup>\*)</sup> По словамъ А. Ө. Малиновскаго, благотворное вліяніе Порошина на Павла сознавали впослъдствіи даже враги его: брать Никиты Ивановича. Петръ Ивановичъ Панинъ, "всегда съ сожальніемъ вспоминалъ о Порошинъ и отлученіе его почиталъ потерею для наслъдника" (ркп. письмо Малиновскаго къ Аракчееву).

инсьмо Малиновскаго къ Аракчееву).

\*\*\*) Подробности о воспитаніи Павла въ дітскіе его годы см. у Лебедева: "Графы Никита и Петръ Панины", Спб., 1863, Кобеко: "Цесаревичъ Павелъ Петровичъ", Спб., 1883 г., Иконникова: ("Отчеть о XXVII присужденіи наградъ гр. Уварова), Шумигорскаго: "Павелъ І" (статья въ "Віографическомъ Словаръ И. Р. И. О).

Порошинымъ обстановка Павла въ дътскіе его годы даетъ однако ясное понятіе о томъ, какъ могли окружавшіе цесаревича люди относиться къ нему позже, когда мальчикъ превращался въ юношу. Объ этомъ періодъ жизни Павла Петровича, самымъ важнымъ для его нравственнаго развитія, сохранились лишь отрывочныя свъдънія, но и по нимъ можно судить объ атмосферъ, которою дышалъ въ это время молодой великій князь: Панинъ началъ учить его своему политическому катехизису.

Политическія уб'яжденія Панина въ области вн'яшней политики требовали для Россіи постояннаго, вфинаго союза съ Пруссіей, на которую онъ смотрыль, какъ истый прибалтійскій німець того времени, глазами вірноподданнаго: въ области же дъль внутреннихъ Никита Ивановичъ не имъль случая проявить конечныя свои стремленія. Наклонность Панина въ шведскимъ, олиграхическимъ учрежденіямъ укръпилась въ немъ со времени посланничества его въ Стокгольмъ, но, потериввъ врушение въ своей попытки образовать Императорскій Сов'ять при Екатерин'я, въ первый годъ по восшествіи ен на престоль, и убъдившись затъмъ изъ общаго хода дълъ по внутреннему управленію, что молодая императрица имбеть свою собственную политику, Никита Ивановичъ началъ исподоволь указывать лишь на необходимость водворить законность въ управленіи, --- мысль, съ которой соглашались всё и которую, прежде всёхъ, проводила сама императрица, созвавшая въ 1767 г. въ Москвъ коммиссію для составленія новаго уложенія и составившая для нея свой знаменитый "Наказъ". теоретическія мысли о законности находили у Но явныя, Панина практическое примъненіе въ другой области, которую онъ не считаль удобнымь открывать Екатеринъ: онъ считаль, что Екатерина восшествіемъ своимъ на престоль нарушила законныя права Павла, что о законности въ Россін не можеть быть и річи до тіхь порь, пока верховная власть будеть въ рукахъ "узурпатора", подчиняющагося вліянію фаворитовъ и др. случайныхъ людей. Поэтому ближайшею практическою цёлью Панина явилось стремленіе нравственно разъединить своего воспитанника съ его матерью, внушить ему недовъріе къ ней и, подчинивъ его своему руководству,

открыть ему блестящую, но туманную перспективу благоденствія Россіи, когда Павель, въ силу той или другой случайности, вступить на престоль или, яко бы по праву, сделается соправителемъ матери. Короче, Панинъ возможное, чтобы увърить своего питомца въ невозможности согласить его интересы и даже интересы Россіи съ интересами Екатерины еще болье, онъ возбуждаль въ Павлъ сыновнюю скорбь объ участи его отца, будто бы павшаго исключительно жертвою честолюбія матери. Нечего и говорить о томъ, что, въ случав успъха, Панинъ разсчитывалъ управлять имперіей именемъ своего питомца.

Второй воспитательный періодъ жизни Павла Петровича, при этихъ условіяхъ, также не могъ привести къ благопріятнымъ для его душевнаго спокойствія результатамъ. Безпристрастный его наблюдатель, Платонь, разсказываль впослёдствін, что "разные придворные обряды и увеселенія не малымъ были препятствіемъ ученію; графъ Панинъ былъ занять министерскими дълами, но и къ гуляніямъ быль склоненъ; императрица сама лично никогда въ сіе не входила": \*) Павель росъ, такимъ образомъ, повидимому, подъ исключительнымъ "информатора" Остервальда. падзоромъ аккуратнаго своего Но, при кажущейся безпечности, Панинъ тщательно следиль за темъ, чтобы цесаревичъ не вышелъ изъ-подъ его вліянія. Что Панинъ не брезгалъ для этого никакими средствами, можно видъть изъ его отношеній къ самой императрицѣ, которую онъ, пользуясь ея довфріемъ къ себъ въ дълахъ, ръщался обманывать для достиженія своихъ политическихъ целей даже въ более мелкихъ случаяхъ, утаивая отъ нея документы, давая ложныя объясненія и не останавливаясь даже предъ клеветой. \*\*) Въ XVIII в., болъе чъмъ когда-либо со временъ Маккіавелли личная честность въ дълахъ политическихъ на языкъ государственныхъ людей называлась глупостію.

По воспитательному плану Панина, великій князь должень быль въ это время "приступить къ прямой государственной наукъ, т. е. въ познанію коммерціи казенныхъ дъль, поли-

<sup>\*) &</sup>quot;Автобіографія Платона, митрополита Московскаго", 30. \*\*) *Бильбасовъ:* "Историческія монографіи", IV, 74—81.

тики внутренней и внъшней, войны морской и сухопутной, учрежденій мануфактурь и фабрикь и прочихь частей, составляющихъ правленіе государства". На самомъ дълъ "познаніе ч это, какъ и многія другія прекрасныя слова Панина, осталось въ существенныхъ своихъ частяхъ только на бумагъ. Цесаревичь лишь впоследствіи, самостоятельно, путемъ чтенія и размышленія, уясняль себъ "государственную науку". Свидътельствують объ этомъ цълые томы собственноручныхъ выписовъ, сдъланныхъ изъ прочитанныхъ имъ лучшихъ произведеній европейской литературы и сохранившихся до настоящаго времени въ библіотекъ Павловскаго дворца. Преимущественной заботой Панина было дать "политическимъ мыслямъ" своего воспитанника извъстное направленіе. Каково было это направленіе-легко определить, назвавъ лицъ, которые окружали Павла и, прямо или косвенно, знакомили его съ "государственной наукой": все это были единомышленники или клевреты Никиты Ивановича, не менфе, чфмъ самъ онъ "сатирически" относившіеся къ д'ятельности Екатерины. То были главнымъ образомъ: братъ Никиты Ивановича, генералъ-аншефъ Петръ С Ивановичъ, не скрывавшій своего убъжденія, что править Россіею долженъ "прирожденный государь мужскаго пола, который могъ-бы заниматься обороной государственной", т. е. военной частію; то быль изв'єстный интригань и политическій таланть - проходимець, Тепловь, участникь восшествія престолъ Екатерины, присутствовавшій при кончинъ Петра III въ Ропшъ и допущенный Панинымъ къ Павлу какъ единомышленникъ въ борьбъ съ самодержавіемъ Екатерины; то быль, наконець, ближайшій другь Панина, наглый голштинскій выходець, "искатель счастья и чиновъ", Сальдернъ, который самъ охарактеризоваль себя однажды, за объдомъ, великаго князя, словами обращенными къ графу Строганову: лвы тъ интриги крупными называете, кои я весьма мелкими почитаю". Въ этой обстановкъ положена была основа политическаго міросозерцанія Павла Петровича: критическое отношеніе къ правительственной деятельности матери, сочувствие къ личности отца, бывшаго будто-бы лишь жертвой "дурныхъ импрессій", и признаніе важнаго значенія "военныхъ мелкостей" на прусскій образець; въ то же время душа самолюбиваго

и впечатлительнаго великаго князя отравлена была смутнымъ чувствомъ боязни и подозрительности въ государынъматери; взглядъ Никиты Панина, что Екатерина явилась похитительницей трона, въ ущербъ правамъ сына, естественно, по мъръ развитія жажды дъятельности въ Павлъ, —не могъ не находить сочувственнаго отклика въ тайникахъ его сердца. Такъ, въ нъжномъ еще возрастъ, Павелъ переживалъ въ своей душъ тяжелую драму, являясь невольнымъ выраженіемъ дворскихъ и общественныхъ настроеній.

Какъ часто бываеть, однако, вмъстъ съ ядомъ нечувствительно дано было Павлу его воспитателями и противоядіе. "Сатирическое" отношеніе къ Екатерин'в и ел д'вятельности всегда обосновывалось чувствомъ "законности", "страданіями вірнівішихъ и усерднівішихъ сыновъ отечества", т. е. всего народа, — и Павелъ постепенно привывалъ ставить законъ и благо народа во всемъ его цёломъ, внё общественныхъ классовъ, выше всёхъ случайныхъ факторовъ: слыша о дворскихъ и гвардейскихъ смутахъ и переворотахъ, произведенныхъ высшимъ дворянствомъ, Павелъ Петровичъ проникался сознаніемъ, что благо народное можеть быть обережено лишь полнотою монархической власти, а не санкціей олигархическихъ вожделіній его воспитателя. Внутренняя борьба, происходившая въ великомъ князъ, облегчалась для него, кромъ того, высокоразвитымъ религіознымъ чувствомъ: по свидътельству его законоучителя Платона, "оно виъдрено было въ него императрицей Елисаветой Петровной и приставленными отъ нея весьма набожными женскими особами "\*) и упрочено было самимъ Платономъ, такъ что "вольтеріанство" екатерининскихъ вельможъ, по счастію, не заразило души великаго князя. Религіозное чувство великаго князя служило для него также мъриломъ его поведенія по отношенію въ матери и окружавшимъ его людямъ, въ тъхъ особенно случаяхъ, гдъ жизнь и политика представляли не мало искупеній дъйствовать несогласно съ христіанской моралью, допуская для слабой совъсти возможность компромиссовъ... Тъмъ не менъе, работа мысли, постоянная необходиванняютоп

<sup>\*)</sup> Автобіографія Платона, митрополита Московскаго М., 1887, 30.

мость сдерживаться, скрывать свои чувства, не могли пагубнымъ образомъ не вліять на психическій строй юноши, который съ дѣтства отличался "остротой своего ума", быль "горячъ и развлекателень": чѣмъ болѣе и продолжительнѣе онъ сдерживался, тѣмъ сильнѣе были его вспышки; веселое, живое его остроуміе часто отзывалось желчью; природная довѣрчивость смѣнялась, по отношенію къ однимъ и тѣмъ же лицамъ, чрезвычайной подозрительностію, а боязнь умалить свое значеніе дѣлала его иногда не въ мѣру гордымъ и притязательнымъ. Въ концѣ концовъ, у юноши, отъ природы добраго, веселаго, начали проявляться припадки меланхоліи...

По отзывамъ современниковъ, на сколько смелн они судить по внёшности, великій князь производиль вообще самое благопріятное впечатлініе: дурныя черты характера цесаревича, не смягченныя воспитаніемъ, и созданныя воспитаніемъ, и окружающей обстановкой больныя міста въ нравственномъ его обликъ нелегко было замътить постороннему гласу. Записки Порошина, относящіяся въ детскому періоду жизни Павла Петровича, и показанія Платона, -- двухъ лицъ, любившихъ царственнаго своего питомца, но не скрывавшихъ недочетовь въ его воспитаніи, -- дають намъ достов'врный, котя и ограниченный матеріаль для исторіи этого воспитанія, но не выясняють вполнъ его результатовъ. Тъмъ драгоцъннъе для потомства являются замівчанія о немъ случайнаго свидівтеля, познакомившагося съ цесаревичемъ тотчасъ по завершеніи его образованія, безспорно умнаго и тонкаго наблюдателя, искренно желавшаго добра Екатеринъ и ея сыну. Наблюдателемъ этимъ былъ знаменитый философъ-энцивлопедисть Дидро, проведшій въ 1773—1774 гг. нівсколько мізсяцевъ при дворъ Екатерины. Послъ знакомства своего съ Павломъ Петровичемъ, Дидро отмътилъ, самъ того не зная, именно тъ дурныя слъдствія воспитанія великаго князя, которыя зав'ядомо выращиваль такъ долго Панинъ и которыя впоследстви мучительно отзывались на Павле въ течение всей его жизни. "Да не вздить никогда императрица въ Царское Село безъ своего сына, да инкогда сынъ не возвращается безъ нея! пророчески восклицаеть онъ въ своемъ трудъ: "Principes de politique des souverains", написанномъ тотчасъ

по возвращении изъ Россіи. Десятью годами ранбе побздки своей въ Петербургъ Дидро служилъ для Екатерины посредникомъ въ дёлё приглашенія Даламбера, сухого ученаго, въ воспитатели къ Павлу, но, познакомившись въ Петербургъ поближе съ дъломъ, Дидро тономъ глубокаго убъжденія говорилъ всъмъ не стъсняясь, даже самой императрицъ: "Даламберъ не былъ пригоденъ для воспитанія цесаревича; не Даламбера следовало пригласить, а Гримма, друга моего Гримма! "\*) Гриммъ, литературный корреспондентъ Екатерины могъ имъть, какъ воспитатель Павла, единственное преиму щество: онъ главнымъ образомъ старался бы создать наилучшія отношенія сына къ матери. Заметимъ кстати, что къ отзывамъ о Павлъ иностранцевъ, въ особенности дипломатовъ, следуеть относиться съ большою осторожностію: Павель раздъляль симпатіи своего воспитателя къ Пруссіи и отчужденіе его отъ Франціи; поэтому, въ донесеніяхъ своимъ правительствамъ, французскіе дипломаты столь же неумфренно унижали великаго князя, сколько прусскіе—его восхваляли \*\*).

Дидро быль въ Петербургъ какъ разъ въ то время, когда сокровенны цъли многихъ дворскихъ людей—сдълать Павла орудіемъ честолюбивыхъ своихъ происковъ, въ ущербъ императрицъ,—выяснились уже съ достаточною опредъленностію. Когда въ 1772 г. великій князь достигъ совершеннольтія, враги Екатерины разсчитывали, что онъ будетъ допущенъ въ той или другой формъ къ соучастію въ управленіи государ-

\*) Puisse l'Impératrice n'aller jamais à Sarskoselo sans son fils! puisse son fils n'en revenir jamais sans elle!"—*Бильбасовъ:* "Историческія монографія", IV, 352—353.

\*\*) Для примъра укажемъ отзывы о Павлѣ за одно и то же время французскаго посланника, Дюрана, и его прусскаго товарища, графа Сольмса. Дюрана: "Воспитаніе цесаревича пренебрежено совершенно, и это исправить невозможно, если только природа не сдѣлаетъ какого-либо чуда... Здоровье и нравственность великаго князя испорчены въ конецъ". (Донесеніе отъ 25-го августа 1773 г.). Сольмса: "Цесаревичъ очень красивъ лицомъ, разговоръ и манеры его пріятны; овъ кротокъ, чрезвычайно учтивъ, предупредителенъ, весслаго нрава. Подъ этой прекрасной оболочкой скрывается душа превосходнѣйшая, самая честная и возвышенная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самая чистая и невинная, которая знаетъ зло только съ самой отталкивающей стороны и вообще свѣдуща о дурномъ лишь на столько, на сколько это нужно для того, чтобы воорумиться рѣшимостью избѣжать его самому и не одобрять. Словомъ, невозможно сказатъ довольно въ похвалу великому князю". (Письмо 1773 г. барону Ассебургу).

ствомъ. На самомъ дълъ Екатерина вовсе не думала поступаться въ чью-бы то ни было пользу хотя бы долей своей власти, и день совершеннольтія Павла, на который особенно въ этомъ смыслѣ разсчитывала враждебная Екатеринъ партія, прошель какъ и всв будничные дни; императрица съ умысломъ не отмътила его даже какимъ-либо чисто внъшнимъ знакомъ вниманія къ великому князю, чтобы не подать повода къ излишнимъ толкамъ о его правахъ. Павелъ получиль лишь возможность исполнять канцелярскія обязанности по званію генералъ-адмирала и командовать вирасирскимъ полкомъ, котораго онъ былъ полковникомъ; \*) оба эти званія были пожалованы Павлу еще въ 1762 г.; кромъ того, отъ времени до времени, Екатерина приглашала сына присутствовать при разбор'в почты и на н'вкоторых докладах в. "Усерднъйшіе и върнъйщіе дъти отечества", какъ именовали себя сторонники великаго князя, очутились теперь въ большомъ затрудненіи, что имъ дълать. Самъ Павелъ Петровичъ, по убъжденію и по чувствамъ, быль врагомъ какого-бы то ни было насильственнаго переворота въ свою пользу, Никита Ивановичъ Панинъ, по характеру своему, не былъ способенъ ни къ какому р'вшительному д'вйствію, а брать его, Петръ Ивановичь, вынужденный жить въ Москвъ по неудовольствію на императрицу, могъ изливать свое негодованіе лишь тімь, что, по донесенію московскаго главнокомандующаго, кн. Волконскаго, "много и дерзко болталъ, хотя такого не было слышно, чтобы клонилось къ какому бы дерзкому предпріятію": послѣ десятилѣтняго царствованія Екатерина, какъ оказалось, сидъла на тронъ на столько прочно, что даже "персональные ея оскорбители" не видъли и отдаленной возможности для какого бы то ни было "дъйства" противъ нея. Одинъ лишь Сальдернъ, помимо Панина, пробовалъ внушить Павлу Петровичу мысль о необходимости требовать отъ

<sup>\*)</sup> Еще десятилътнимъ ребенкомъ, по разсказу Порошина, Павелъ пришелъ въ сильное раздраженіе, когда въ собраніи печатныхъ указовъ императрицы онъ не нашелъ указа о своемъ пожалованіи въ это званіе, что объяснили ему случайностію. Разумъется, впослъдствіи онъ понялъ, что случайность эта была предумышленная.

императрицы нъкоторой доли для себя въ управленіи государствомъ; цесаревичъ обратился тогда за совътомъ въ Панину. Но въ это время палъ уже ненавистный Панину фаворить Екатерины, Орловъ, и его мъсто заступилъ креатура самого Панина, Васильчиковъ; притомъ, старый царедворецъ слишкомъ хорошо зналъ, что такое требованіе, не опирающееся ни на какую реальную силу, можетъ повести лишь къ противоположнымъ результатамъ, и ръшительно воспротивился настояніямъ Сальдерна, хотя и скрыль его действія отъ Екатерины, боясь, очевидно, навести ее на многія непріятныя для себя мысли. Павель, въ минуту откровенности, желая предостеречь мать отъ Сальдерна, самъ разсказалъ ей о его внушеніяхъ, и съ той минуты участь Панина, въ умъ проницательной императрицы, была ръшена: она поло-"очистить свой домъ", по ея выраженію, освободивъ сына отъ опеки хитраго воспитателя. Единственнымъ прямымъ результатомъ интриги Сальдерна было заключение съ Даніей въ 1773 г. трактата, по которому Павелъ Петровичъ уступиль ей родовыя свои владенія: Шлезвигь и Голштинію, въ обмънъ на графство Ольденбургъ и Дельменгорсть, переданныя имъ затъмъ коадьютору Любскому Фридриху-Августу, представителю младшей линіи голштинскаго дома.

Задумавъ женить сына и освободить его отъ вліянія Панина, императрица сблизилась съ нимъ и старалась пріобръсти его довъріе. Не понимая хорошо ни матери, ни своего воспитателя, юный Павель видимо считаль возможнымъ сохранить добрыя отношенія съ ними обоими, болье всего дорожа лишь душевнымъ своимъ спокойствіемъ и радуясь перемънъ отношеній къ нему Екатерины. "Я составиль себъ, писаль онь другу детства своего, гр. Андрею Разумовскому,планъ поведенія на будущее время, который изложилъ графу Панину и который онъ одобрилъ (sic), --это какъ можно чаще искать возможности сближаться съ матерью, пріобретая ея довъріе какъ для того, чтобы по возможности предохранить ее отъ инсинуацій и интригъ, которыя могли бы затіять противъ нея, такъ и для того, чтобы имъть своего рода защиту и поддержку въ случав, если бы захотвли противодвиствовать моимъ намъреніямъ... Отсутствіе иллюзій, отсутствіе

безпокойства, поведение ровное и отвъчающее лишь обстоятельствамъ, которыя могли бы встрътиться, воть мой планъ: счастливъ буду, если мнъ удастся мой или, върнъе, нашъ общій проектъ... Я обуздываю свою горячность, на сколько могу; ежедневно нахожу поводы, чтобы заставлять работать мой умъ и примънять къ дълу мои мысли... Не переходя въ сплетничанье, я сообщаю графу Панину обо всемъ, что представляется мнъ двусмысленнымъ или сомнительнымъ" \*). Разумовскій одобриль эти мысли цесаревича, въ тайной надеждъ занять постепенно мъсто Панина въ умъ и сердцъ цесаревича...

Панинъ однако не думалъ еще сдаваться, думая заручиться содействиемь будущей супруги своего воспитанника, при помощи друга своего Фридриха II, короля прусскаго, взявшаго на себя роль свата невъсты наслъднику русскаго престола: втайнъ отъ императрицы, онъ давалъ свои инструкцій ея агенту, Ассебургу, посланному въ Германію для выбора невъсты; сдълать это было тъмъ легче, что Ассебургъ быль, вместе съ темь, преданнымь слугою Фридриха II и также получаль отъ него инструкціи. Объ этой интригѣ Екатерина узнала, и то лишь отчасти, только тогда, когда, по указанію Фридриха, выборъ невъсты для Павла Петровича быль уже предръшень \*\*). Ландграфиня Гессенская съ тремя своими дочерьми прибыла въ Россію 6 іюня 1773 г., и выборъ цесаревича паль на заранте предназначенную ему Панинымъ и Фридрихомъ II среднюю принцессу, Вильгельмину, принявшей въ православіи имя Наталіи Алексвевны. Бракосочетаніе цесаревича съ нею совершено было 29 сен тября 1773 г., но еще неделей ране графъ Никита Панинъ, при милостивомъ ресвриптв, уволенъ былъ отъ должности оберъ-гофмейстера великаго князя. Въ знакъ признательности за воспитаніе сына Екатерина осыпала Панина чрезвычайными наградами, какъ бы желая позолотить пилюлю; съ своей стороны, Панинъ, въ видъ нъкоторой демонстраціи, значительную часть пожалованныхъ ему помъстій подариль

<sup>\*)</sup> Васильчиков: "Семейство Разумовыхъ".
\*\*) Подробности у Кобеко, "Цесаревичъ Павелъ Петровичъ" и у Шумигорскаго: "Императрица Марія Өеодоровна", І.

тремъ секретарямъ своимъ, въ томъ числѣ извѣстному Д. И. Фонвизину на томъ основаніи, что они раздѣляли труды его. "Домъ мой очищенъ, писала Екатерина, или почти очищенъ; всѣ кривляне произошли, какъ я предвидѣла, но, однако-жъ, воля Господня совершиласъ".

Нътъ сомнънія, что этотъ моментъ былъ единственный въ исторіи отношеній Екатерины къ сыну, когда об'в стороны воодушевлены были лучшими намфреніями по отношенію другъ къ другу, и сама супруга Павла Петровича, великая княгиня Наталія Алекс'вевна, вопреки ожиданіямъ Панина и Фридриха II, способствовала этой семейной гармоніи, такъ какъ ведикій князь привязался къ ней со всёмъ пыломъ своего впечатлительнаго сердца, а она окружала императрицу всеми знаками своего вниманія и преданности. "Я обязана великой княгинъ возвращениемъ мнъ сына, сказала она однажды, и отнынъ всю жизнь употреблю на то, чтобы отплатить ей за эту услугу". Назначая состоять при дворъ великаго князя для исполненія гофмаршальскихъ обязанностей генеральаншефа Николая Ивановича Салтыкова, Екатерина писала сыну: "Ваши поступки очень невинны, я это знаю и убъждена въ томъ; но вы очень молоды, общество смотритъ на васъ во всв глаза, а оно-судья строгій. Во всвхъ странахъ не делають различія между молодымь человекомь и принцемь: поведение перваго, къ несчастию, слишкомъ часто служитъ къ помраченію славы второго. Съ женитьбой кончилось ваше воспитаніе; отнын'в невозможно оставлять вась въ положеніи ребенка и въ двадцать лътъ держать васъ подъ опекою; общество увидить васъ одного и съ жадностію следить будеть за вашимъ поведеніемъ. Въ свъть все подвергается критикъ: не думайте, чтобы пощадили васъ, либо меня. Обо мнъ скажуть: она предоставила этого неопытнаго молодого человъка самому себъ, на его страхъ; она оставляетъ его окруженнымъ молодыми и льстивыми царедворцами, которые разврататъ и перепортять его умъ и сердце; о васъ же будуть судить смотря по благоразумію или неосмотрительности вашихъ поступковъ; но подождите немного. Это мое дело вывести васъ изъ затрудненія и унять это общество и льстивыхъ и болтающихъ царедворцевъ, которые желаютъ, чтобы вы были

Катономъ въ двадцать летъ и которые стали бы негодовать, коль скоро вы бы имъ сделались. Вотъ что я должна сделать: я опредёлю къ вамъ генерала Салтыкова, который, не имъя званія гофмаршала вашего двора, будеть исполнять его обязанность, какъ вы увидите изъ прилагаемой записки, въ которой я подробно перечисляю его обязанности. Сверхъ сего, приходите во мнъ за совътомъ такъ часто, какъ признаете въ томъ необходимость; я скажу вамъ правду со всею искренностію, къ какой только способна, а вы никогда не оставайтесь недовольнымъ, выслушавъ ее, понимаете? Вдобавокъ, чтобы основательнъе занять васъ, къ удовольствію общества, я назначу часъ или два въ недълю, по утрамъ, въ которые будете приходить ко мнъ одина для выслушанія бумагь, чтобы ознакомиться съ положениемъ дель, съ законами страны и моими правительственными началами. Устраиваетъ это васъ?" \*).

И содержаніе, и тонъ этого чисто материнскаго письма долж ны были вазалось "устроить" цесаревича. Мало того, не умъя быть искреннимъ въ половину, онъ самъ сообщиль матери, что камергеръ Матюшкинъ истолковывалъ ему и великой княгинъ назначение Салтыкова желаниемъ императрицы имъть шпіопри маломъ дворъ. Разумъется, что императрица была возмущена этой попыткой Матюшкина "положить руку между коркой и деревомъ" и "поссорить мать съ сыномъ и государыню свою съ наследникомъ". Но эти интриги придворныхъ, сами по себъ ничтожныя, должны были повторяться и въ будущемъ: причины разлада между Екатериной и Павломъ лежали глубже, чвиъ предполагаль это самъ Павель, и, употребляя сравненіе Екатерины, класть руку между деревомъ и коркою" было возможно только потому, что между ними давнымъ-давно образовалась пустота. Въ концъ концовъ поняла это и Екатерина.

Возмужалый сынъ, въ глазахъ многихъ законный наслёдникъ отца своего, Петра III, жаждалъ дъятельности, участія въ государственныхъ дълахъ; мать, съ своей стороны, не желала и даже не могла, по условіямъ своего положенія, до-

<sup>\*)</sup> P. Apx., 1864, 485.

пустить сына къ соучастію въ управленіи государствомъ: надежды враговъ Екатерины, связанныя съ именемъ Павла, его характеръ, прямой и горячій, не давали возможности даже приблизительно указать предёль, до котораго могло бы дойти будущемъ это соучастіе; между твиъ права, данныя Павлу разъ, не могли бы быть уже отняты отъ него безъ потрясеній. Уже въ письм' по поводу назначенія Салтыкова, разръшая цесаревичу являться къ себъ на часъ или два въ недёлю для занятій государственными дёлами, императрица нечувствительно выразила свои опасенія: она созналась, вопервыхъ, что эти занятія были бы "къ удовольствію общества" и, во-вторыхъ, ограничила эти занятія бесъдами глазъ на глазъ, требуя, чтобы сынъ приходилъ къ ней "одинъ". Это было, следовательно, не участіе въ управленіи государствомъ, а слушаніе лекцій по этому управленію, - лекцій, безъ сомнънія драгоцънныхъ для будущаго русскаго государя, если бы онъ не былъ воспитанъ тайнымъ недоброжелателемъ Екатерины, "сатирически" относившимся къ ея дъйствіямъ. На лекціи эти Павелъ долженъ былъ смотръть какъ на продолжение своего образования во второмъ періодъ своего воспитанія и, безъ сомнівнія, скучаль по практической діятельности, отмечая въ государственныхъ беседахъ съ матерью главнымъ образомъ лишь пункты своего несогласія съ нею; сама Екатерина, при обмѣнѣ мыслей съ сыномъ, также должна бы вынести убъжденіе, что ея политическіе взгляды совершенно противоположны его взглядамъ. Бесъды эти были притомъ, очевидно, односторонни, ограничиваясь текущими дълами: императрица не посвящала сына въ свои планы, не довъряла ему дълъ, считавшихся государственною тайною, быть можеть предполагая и не безъ основанія, что великій князь будеть дёлиться этими сообщеніями съ Панинымъ \*). Что самъ Павелъ Петровичъ не придавалъ беседамъ съ матерью особаго, практическаго значенія для подготовки къ управленію государствомъ, видно изъ того, что, по вступленіи своемъ на престоль, онъ допустиль своего наследника, въ томъ же 20-летнемъ возрасте, къ широкому участию въ

<sup>\*)</sup> Шумиюрскій: "Императрица Марія Өеодоровна" І, 197, 255.

тосударственныхъ дёлахъ какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ. Между тъмъ, самъ Павелъ не могъ быть допущенъ матерью даже въ совъть при высочайшемъ дворъ: здъсь, при своемъ горячемъ и открытомъ характеръ, Павелъ волей-неволей очутился бы во главъ оппозиціи, сдълался бы орудіемъ партіи, враждебной императриць, привлекь бы на себя общественное внимание и, кто знаеть, въ пылу борьбы, при всемъ уваженіи своемъ къ законности, нечувствительно втянуть бы былъ своими сторонниками въ какое-либо "действо". Въ этомъ отношеніи Екатерина была права съ своей точки зрівнія, твердо помня прошедшее и какъ бы предугадывая будущее... Съ этой точки зрвнія, даже искренность отношенія къ ней сына, доказанная изобличеніемъ интригъ Сальдерна и Матюшкина, не имъла для нея цъны, хотя, съ другой стороны, она была для нея весьма полезна, уясняя сторонникамъ правъ цесаревича, какъ мало могли они довърять его сдержанности, если касались его чувствъ. Правтически дело сводилось къ тому, что великій князь продолжаль командовать кирасирскимъ нолкомъ и подписываль бумаги адмиралтействъ-коллегіи, званію своему генераль-адмирала: флоту онъ не смёль показываться и имъ на дёлё никогда не командовалъ.

Впрочемъ, какъ бы лично мать съ сыномъ ни старались поладить между собой, установивъ соглашение на взаимныхъ уступкахъ-Екатерина была не одна: ее окружали ее поддерживали ея "пособники", бывшіе враги Петра III, память котораго сыновне чтиль цесаревичь. Для нихъ призваніе Павла въ дъятельности было бы громовымъ ударомъ, источникомъ постоянныхъ тревогь за настоящее и будущее: при искренности цесаревича, ни для кого не было тайной, что Панинъ, самъ не последній участникъ переворота 1762 г., успълъ, съ цълью унизить Екатерину, внушить своему воспитаннику, что, Петръ Ш принялся заводить порядокъ, но стремительное его желаніе завести новое пом'вшало ему благоразумнымъ образомъ приняться за оный; прибавить къ сему должно, что неосторожность можеть быть была у него въ харавтеръ и отъ нея дълалъ многія вещи, наводящія дурныя импрессіи, которыя, соединившись съ интригами противъ персоны его, а не самой вещи, погубили его и заведеніямъ порочный видъ старались датъ \*). Въ лицѣ Павла Петровича нарождался для дѣятелей 1762 г. грозный судья и мститель... Кто изъ совѣтниковъ императрицы не предпочелъ бы видѣть сына ея возможно далѣе подальше отъ дѣлъ? Не являлось ли это лучшимъ средствомъ не вызывать опасной памяти о столь еще недавнемъ прошломъ?

Тѣнь Петра III вставала въ это время сама собою въ грозномъ возстаній на далекомъ Яикъ. Чрезъ недълю посль бракосочетанія Павла Петровича съ Наталіей Алексвевной въ Петербургъ разнеслась въсть о появлении самозванца — Пугачева, принявшаго на себя имя покойнаго императора и призывавшаго къ себъ любезнаго сына-Павла Петровича. Существують достовърныя свидътельства самой Екатерины, что цесаревичъ строго, строже чёмъ она сама, относился къ бунту и его руководителямъ. Но не менъе достовърно и то, что самая форма бунта, появленіе самозванца и народное противопоставление интересовъ великаго князя интересамъ императрицы, должны были повести къ частымъ весьма щекотливымъ объясненіямъ между матерью и сыномъ или къ столь частымъ и не менъе щекотливытъ умолчаніямъ. Ближайшимъ совътникомъ императрицы сдълался въ это время Потемкинъ, и на ряду съ нимъ цасаревичъ чувствовалъ себя при матери на заднемъ планъ. Павелъ слушалъ лекціи, а ходъ событій направляемъ былъ рукою счастливаго временщика. Павелъ желаль доказать и свои способности къ занятіямъ государственными дълами и въ 1774 г. представилъ матери свое "Разсуждение о государствъ вообще, относительно числа войсвъ, потребнаго для защиты онаго, и касательно обороны всъхъ предъловъ". Павелъ доказывалъ, что наступательныя войны, которыя вела Россія, вредно отзываются на ея благосостояніи, что военная система государства должна имъть цълью лишь оборону его и что, для избъжанія злоупотребленій, вся высшая власть должна быть подвергнута строгой регламентаціи. существу своему "Разсужденіе" Павла было критикой Екатерининскаго царствованія, бывшей отзвукомъ річей Панина, а въ чисто военной части —пробой преобразованія русской армін по прусскому образцу. Чувствуя, въроятно, что "Разсужденіе" его не понравится императрицѣ и не будетъ одобрено Потемкинымъ, занимавшимъ постъ президента военной коллегіи, цесаревичъ заканчивалъ свой трудъ слёдующими задирательными по отношенію къ советникамъ Екатерины словами: "Совершилъ намёреніе сдёлать себя полезнымъ государству, писавъ сіе отъ усердія и любви къ отечеству, а не по пристрастію или корысти, въ такое время, гдё, можетъ быть, многіе забывъ первые два подвига (т. е. усердіе и любовь къ отечеству), заставившіе меня писать, слёдуютъ двумъ послёднимъ (т. е. пристрастію и корысти), и что больше еще, и жертвуя всёмъ тёмъ, чего святёе быть не можетъ. А сему я былъ самъ очевидцемъ и узналъ самъ собою вещи и, какъ вёрный сынъ отечества, молчать не могъ" \*).

"Разсужденіе" цесаревича могло только укрѣпить Екатерину въ ея мысли держать сына вдали отъ дълъ, не щадя его самолюбія: какъ, въ самомъ дёлё, долженъ былъ страдать Павель при мысли, что въ единственной отрасли государственной деятельности, въ которой, по его мненію, Екатерина, какъ женщина, не могла лично входить въ распоряженія, — въ военномъ діль, — главнымъ ея помощникомъ являлся не онъ, единственный сынъ и законный наследникъ, а простой смертный и, притомъ фаворить! Мало того, Екатерина, въроятно не безъ умысла, подчеркнула обидное для Павла предпочтеніе: 21 апръля 1774 г., во время пребыванія двора въ Москвъ, празднуя день своего рожденія, она подарила сыну недорогіе часы, а Потемвину 50 тысячь рублей, —сумму, которую цесаревичъ давно просилъ для уплаты своихъ долтовъ; лишь 29 іюня, въ день именинъ Павла, просьба его была удовлетворена и то лишь частію: ему пожаловано было 20 тысячъ. Отсюда — ненависть Павла въ Потемвину, подотръваемая Панинымъ, звъзда котораго и на дипломатическомъ поприщъ окончательно померкла въ лучахъ славы баловня счастія; отсюда мрачность и раздражительность великаго князя, бросавшаяся въ глаза постороннимъ наблюдателямъ; отсюда, наконецъ, стремленіе удаляться императрицы и замыкаться въ своемъ семейномъ кругу, гдв онъ чувствовалъ себя, новидимому, вполнъ счастливымъ.

Современники, единогласно, свидътельствують, что, при крайней впечатлительности, Павелъ Петровичъ въ юношескую

пору жизни не обнаруживаль признаковь твердаго характера \*)\_ Привазавшись душою къ супругв своей, великой княгин в-Наталіи Алексвевнв, женщинв гордой и честолюбивой, онъ подчинился ея вліянію, не зам'вчая, что сама Наталія Алексвевна постепенно приблизила къ себъ камергера гр. Андрея Разумовскаго, злоупотребившаго дов'тріемъ цесаревича, который считаль его лучшимь своимь другомь. Подь вліяніемь жены и Разумовскаго, дружившаго съ французскимъ посольствомъ, Павель началь удаляться отъ Никиты Ивановича Панина, а затъмъ, когда между великой княгиней и императрицей произошло охлажденіе, Павелъ Петровичъ, подчиняясь супругѣ, также началь держать себя болье самостоятельно, больеактивно, чъмъ прежде, выражая свое неудовольствие различными выходками. Современники были убъждены, что великая княгиня думала о государственномъ переворотъ, пользуясь именемъ своего супруга, и считали ее вполнъ на то способною \*\*). Въ сущности Павелъ Петровичъ сдълался игрушкоювъ рукахъ жены и Разумовскаго. Графъ Никита Пининъ, по собственному свидетельству, "съ окровавленнымъ сердцемъвидълъ его погружающимся въ последующія бедствія", вследствіе сильнаго действія зараженія мыслей", которое "великое неправосудіе производить во многихь его ділніяхь и отнимаеть у него свободу пользоваться своимъ просвъщеннымъ разсудкомъ и добродътельной душою". "Онъ не быль бы стольнесчастно обмануть, разсуждаль Панинь, если бы предался, вопреки ослѣпляющему его зараженію, върнъе и счастливъеразсматривать все чистыми глазами, а не зараженной мыслію, гдъ уже все то скрывается, что долженствуетъ зараженіюпротивоборстворать, а отъ сего натуральнымъ образомъ и происходить слепое себя преданіе въ руки людей неверныхъ съзатвореніемъ къ доскональнымъ отверстію глазъ и разсудка (sic) \*\*\*). Павелъ Петровичъ прозрѣлъ лишь послѣ вне-

\*\*\*) Архивъ кн. Ө. А. Куракина, X, 447.

<sup>\*)</sup> Cm. наприм. отзывъ Гунинга и Корберона: "Un diplomate français à la Cour de Catherine II (1775—1780). — Journal intime du chevalier de Corberon, I, 245: Le grand duc non seulement est d'un caractere faible, mais il n'en a point du tout".

\*\*) "Si celle—là ne fait pas une révolution, personne n'en fera". Corberon II 10

запной кончины Наталіи Алексвевны отъ родовъ въ апрвлв 1774 г.; въ шкатулкв веливой княтини Екатерина нашла письма къ покойной Разумовскаго и сообщила ихъ сыну... Ударъ былъ жестокій, но, по словамъ Панина, "перемвнилъ чувства супруга и подалъ всему двору утвшеніе въ сей потерв". Павелъ Петровичъ не возражалъ матери противъ ея мысли о новомъ бракв его, съ принцессой Софіей-Доротеей Виртембергской. Братъ Фридриха II, принцъ Генрихъ Прусскій, случайно бывшій въ это время въ Петербургв, предложилъ свои услуги, какъ сватъ, и затвмъ Павелъ увхалъ въ Берлинъ для свиданія съ избранной ему невъстой. Екатерина въ этомъ случав вновь показала себя нъжной матерью: она страстно желала имвть внуковъ.

Въ Берлинъ, куда Павелъ Петровичъ явился съ пышной свитой, во главъ которой находился самъ фельдиаршалъ Румянцевъ, король-философъ принялъ его съ особыми почестями и вниманіемъ: Фридрихъ хотълъ навсегда заполонить сердце наслъдника русскаго престола и привязать Россію къ прусской колесниць. Семья невъсты Павла Петровича, многочисленная и объдная, также давно находилась на попечении Фридриха и вполнъ подчинялась его вліянію. Отепъ принцессы Софіи-Доротен, герцогь Фридрихъ-Евгеній, долгое время быль на пруссвой службв и только въ 1769 г. сделался наместникомъ небольшого виртембергскаго владенія, съ городомъ Монбельяромъ, на границъ Франціи; мать ея была принцесса бранденбургь-шведтскаго дома, всё владёнія котораго заключались въ небольшомъ городкъ Шведтъ, расположенномъ вблизи Берлина. Принцесса Софія-Доротея, 17 летняя, красивая, но не бывавшая еще при большихъ дворахъ дввушка, сразу пленила великаго князя своими семейными привычками, простотою, вроткимъ, привязчивымъ характеромъ, противопожнымъ характеру покойной великой княгини, Софія-Доротея также была въ восторгъ какъ отъ своего жениха, такъ и отъ ожидавшей ее блестящей будущности, которой она никакъ не ожидала, воспитываясь въ Монбельяръ. Среди увеселеній и парадовъ, на которыхъ Фридрихъ показывалъ воспитаннику Панина свое войско, дело было быстро решено, и Павель увхаль изъ Пруссіи, очарованный всёмь, что онъ видёль въ

ней, и давъ Фридриху клятву въ ввиной дружов. Уважая Павель Петровичь высказаль однако одну черту своего воспитанія, далеко оставившую за собою німецкіе свои образцы: онъ счелъ нужнымъ оставить своей невъстъ для ознакомленія инструкцію, гдв подробно указаны были его желанія относительно ея образа жизни и поведенія по вступленіи въ бракъ. Замъчательно, что въ этомъ своеобразномъ сочинении Павелъ самъ сознавался въ своей горячности и вспыльчивости, заранъе прося снисхожденія въ этимъ своимъ недостаткамъ; но въ то же время обнаружилъ стремленіе къ методичности и порядку въ образв жизни и къ соблюденію строгой лойяльности въ отношеніи императрицы и всёхъ окружающихъ, указывая, что къ этому вынуждаеть ее примъръ покойной великой княгини. Стряхнувъ съ себя иго подчиненія Наталіи Алексвевнъ, цєсаревичь радь быль видьть, наконець, въ невъсть своей существо, готовое повидимому во всемъ следовать его воле.

По прівздв принцессы Софіи въ Петербургь, она приняла православіе и наречена была Маріей Өеодоровной; затвиъ, 26 сентября 1776 г., совершено было бракосочетаніе ея съ Павломъ Петровичемъ Екатерина была въ восторгв отъ своей невъстки, дворъ и Петербургское общество вторили ей своими похвалами. Случилось, однако, что новый бракъ цесаревича еще болве ухудшилъ отношенія между нимъ и матерью.

Павелъ Петровичъ возвратился изъ Берлина подъ вліяніемъ "сильнаго действія зараженія мыслей, на которое такъ еще недавно плакался Никита Панинъ, но на этотъ разъ къ выгоде Панина по духу, политическимъ симпатіямъ, онъ сталъчистымъ пруссакомъ, а увъренность въ дружов Фридриха П, на котораго съ уваженіемъ смотрела вся Европа, давала ему некоторую опору, которой онъ не чувствовалъ прежде. Молодая его супруга, отличавшаяся необычайною привязанностію къ семъв своей и въ прусскому королю, ея покровителю, не имъла политическаго ума и широкаго кругозора и только укрепляла прусскія симпатіи своего мужа; вдобавокъ, она получала инструкціи отъ своей матери изъ Германіи и въ разладъ своего мужа съ Екатериной, сохраняя всё внёшніе знаки почтительности къ ней, всецёло обвиняла ее, считая мужа жертвой ея честолюбія и развращенности нравовъ. При такомъ

настроеніи великокняжеской четы графъ Панинъ сдёлался другомъ ея и руководителемъ тогда какъ его племянникъ, князь Александръ Куракинъ, человъкъ образованный, но легкомысленный и тщеславный, какъ другъ дётства цесаревича, заступилъ мёсто Разумовсваго въ его сердиъ: Павелъ называлъ его даже своею "душою". Отъ Екатерины не укрылось настроеніе сына и невъстки, но, въ сознаніи своей силы и умственнаго превосходства, она относилась къ ихъ действіямъ снисходительно, ледуя разъ навсегда принятому правилу. "Моі, писала она однажды Гримму, à tout cela je réponds comme le Barbier de Séville: Je dis à l'un: Dieu vous bénisse, et à l'autre: va te coucher, et je vais mon train" \*). На самомъ дѣлѣ дѣйствія малаго двора не были тавъ невинны и требовали большаго вниманія на себ'в Екатерины, которая, разочаровавшись въ эгоистической дружбъ Пруссіи и "стараго Ирода", какъ стала она называть Фридриха II, уже думала разорвать союзъ съ нимъ и заключить новый — съ Австріей. Графъ Панинъ, заправлявшій еще иностранными дёлами, сообщаль цесаревичу тайкомь всё депеши, а тоть, въ свою очередь, морально поддерживаль прусскаго короля. Это настроеніе цесаревича особенно проявилось въ бесъдахъ его съ Густавомъ III, королемъ шведскимъ, прівзжавшимъ въ Петербургъ въ 1777 г., и во время столкновенія Австріи съ Пруссіей въ 1778, прекращеннаго Тешенскимъ миромъ, условія котораго продиктованы были Россіей, взявшей на себя посредничество. Въ основъ этихъ симпатій песаревича въ Пруссіи была еще не вполн'я продуманная мысль, внушенная Панинымъ, что для Россіи нуженъ миръ, для обезпеченія котораго союзъ съ Пруссіей являлся будто бы вполнъ удобнымъ средствомъ, тогда какъ союзъ съ Австріей увлекалъ насъ завоевательной проводникомъ которой былъ политикв, Потемкинъ.

Въ оцѣнкѣ дѣлъ внутреннихъ руководителями цесаревича явились тѣ же Никита Ивановичъ и Петръ Ивановичъ Панины. Что именно внушали братья Панины Павлу Петровичу, хорошо видно изъ того проекта манифеста, который графъ

<sup>\*)</sup> Сборникъ И. Р. И. О., ХХШ, 62

Петръ Панинъ, единомысленный съ братомъ, еще при жизни Екатерины, приготовиль въ 1784 г. для Павла "къ изданію при законномъ, по предопредъленію Божескому, восшествіи на престолъ Наследника": "Призирающе всегда на отечество Наше, а особливо при опасныхъ случаяхъ, -- милосердіе Всевышняго Творца соизволило Насъ какъ единый остатокъ уже крови, предопределенной Святымъ промысломъ Его къ обладанію Всероссійскаго Престола, возрастить со младенчества безотлучно въ надрахъ Нашего отечества и, сохранивъ чудесно оть разныхь бъдственныхь угроженій, угодно стало Святой Его волъ возвести Насъ на Прародительскій Престоль, руководствуясь и къ сему, что Мы, поелику созрѣвали въ возрастъ, потолику входило въ Наше примъчание и внимание все то, что, отъ царствованія незабвенной никогда памяти покойнаго Прародителя Нашего Государя Петра Великаго, вовлечено зловреднаго въ отечество Наше, какими соблазнами и чьими похитительными алчностьми отъ захватившихъ довъренности Государей своихъ во злоупотребительное самовластіе, и что оныя зловредности окоренились (sic.) въ Государствв Нашемъ до такой степени, что большую часть сыновъ Россійскихъ совратили съ кореннаго Россіянъ праводушія, прежде утвержденнаго на страхѣ Божескихъ, естественныхъ и гражданскихъ ваконовъ, а развращеніемъ общаго благонравія снизвергли всю святость законовъ частію въ неисполнительное ослабленіе, а частію и въ совершенное попраніе, предпочитал ваконамъ при всякихъ сдучаяхъ собственную каждаго корысть и домогательство до возвышенія въ чины не діятельными заслугами Отечеству и Государю, а ухищренными происками и угожденіями страстямъ и требованіямъ захватившихъ силу въ свое злоупотребленіе. Мы, взирая на все оное съ содроганіемъ сердца, но съ великодушной терпъливостію, соблюдали во всей неприкосновенности заповъди Божіи, законы естественные и гражданскіе, и не позволяли Себ'в по тогдашнему Нашему природію (sic.) и законами обязательству ничего, кром'в единединственнаго раздъленія наичувствительнъйшаго прискорбія со всёми тёми усерднёйшими и вёрнёйшими дётьми отечества, которые съ похвальною твердостію душъ не попускали прикасаться къ себъ никакихъ соблазновъ на государственное

уязвленіе, но, пребывая въ безмолвіи, не могли скрывать только отъ Насъ душевныхъ своихъ страданій"...

Эти "усерднъйшіе и върнъйшіе дъти отечества" и были графъ Никита Ивановичъ Панинъ съ авторомъ вышеприведеннаго документа, графомъ Петромъ Ивановичемъ, котораго Екатерина, очевидно, не даромъ называла "первымъ врагомъ и персональнымъ своимъ оскорбителемъ". Теперь, кажется, едва ли можетъ подлежать сомнению въ какихъ именно чувствахъ и мысляхъ въ политическомъ отношени воспитанъ былъ Павелъ Петровичъ, но было бы несправедливо утверждать, главною цёлью Паниныхъ было только возбудить Великаго Князя противъ матери: это были убъжденные противники правительственной системы Екатерины, стремившіеся провести въ жизнь государства иныя политическія начала, положить основаніе государственной машины новые правовые институты. Павель Петровичь призвань быль, въ ихъ мечтахъ, воплотить эти государственныя теоріи и явиться знаменемъ, которое должно было объединить всв враждебные Екатеринъ элементы. На самомъ дълъ, Павелъ Петровичъ, какъ мы имъли уже случай заметить, воспринимая въ существе внушенія своихъ сторонниковъ, значительно уклонился отъ мнвній въ практическомъ ихъ приложении. Самый характеръ Павла не отвъчалъ его положенію, требовавшему осторожности и скрытности въ его поведеніи.

"Если бы мнѣ надобно было, писалъ онъ въ 1776 г. одному изъ своихъ друзей, — образовать себѣ политическую партію, я могъ бы молчать о безпорядкахъ, чтобы пощадить извъстныхъ лицъ, но, будучи тѣмъ, что я есмь, — для меня не существуетъ ни партій, ни интересовъ, кромѣ интересовъ государства, а при моемъ характерѣ мнѣ тяжело видѣть что дъла идутъ вкривь и вкось и что причиною тому небрежность и личные виды. Я желаю лучше быть ненавидимымъ за правое дѣло, чъмъ любимымъ за дѣло неправое".

Въ обмънъ мнъній и перепискъ между Павломъ Петровичемъ, съ одной стороны, и Паниными съ ихъ родственни-ками: кн. Н. В. Репнинымъ и кн. А. Б. Куракинымъ, съ другой, — образъ мыслей цесаревича слагался въ стройную систему. Какъ политическій мыслитель, Никита Ивановичъ ста-

вилъ на первомъ планв и превыше всего законность управленія и уміть внушить Навлу Петровичу высокое понятіе о
правахъ и обязанностяхъ Государя. Сохранился предсмертный
весьма важный трудъ гр. Никиты Панина съ добавленіями
брата его Петра о форміть государственнаго правленія и о
"фундаментальныхъ законахъ", какъ сводъ его митанникомъ.

"Верховная власть, говориль онь въ немъ ввъряется Государю для единаго благаего подданныхъ... Государь, подобіе Бога, преемникъ на землъ высшей Его власти, не можетъ равнымъ образомъ ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, какъ постановя въ государствъ своемъ правила непреложныя, основанныя на благъ общемъ и которыхъ не могъ бы нарушить самъ, не преставъ быть достойнымъ Государемъ. Безъ сихъ правилъ, или точнъе объясниться, безъ непремънныхъ государственныхъ законовъ не прочно ни состояніе государства, ни состояніе Государя... Державшійся правоты и кротости просвещенный Государь не поколеблется никогда въ истинномъ своемъ Величествъ, гбо свойство правоты таково, ее никакія предуб'яжденія, ни дружба, ни склонности, ни самое состраданіе поколебать не могуть. Сильный и немощный, великій и малый, богатый и убогій — всь на одной чредъ стоять; добрый Государь добръ для всъхъ, и всъ уваженія его относятся не къ частнымъ выгодамъ, но къ общей пользъ... Онъ долженъ знать, что нація, жертвуя частію естественной своей вольности, вручила свое благо его попеченію, его правосудію, его достоинству, что онъ отвівчаетъ за поведеніе тъхъ, кому вручаеть дъль правленіе, и что, слъдственно, ихъ преступленія, имъ терпимыя, становятся его преступленіями... ".

Правленіе Екатерины, при кажущимся самовластіи ея фаворитовъ: Орлова и Потемкина и вліяніи ихъ на всѣ части государственнаго управленія, не удовлетворяло этому идеалу государя, сложившемуся у Павла Петровича. По его мнѣнію, какъ это видно изъ переписки его съ Петромъ Панинымъ за это время,— вся внѣшняя политика русскаго государя должна была быть направлена исключительно лишь къ "оборонѣ го-

сударственной , такъ какъ, по мивнію Павла, Россія не нуждалась въ территоріальномъ приращеніи; напротивъ того, раскинувшись на громадномъ пространствв и заключая въ себв самыя разнородныя народности, Россія имвла насущную потребность устроить свои двла внутреннія: установить на твердыхъ началахъ законодательство, развить промышленность и торговлю, организовать ответственную передъ закономъ администрацію, которая была бы выраженіемъ власти "для всёхъ одинаково добраго" монарха, а не господствующаго въ государствв сословія.

Уже въ это время Павелъ Петровичъ пришелъ къ мысли о необходимости для достиженія этихъ цілей, установить, на прочныхъ началахъ, прежде всего, порядокъ престолонаслъдія, какъ ни щекотливо казалось ему касаться этого вопроса лично. "Спокойствіе внутреннее, — писаль онь графу Петру Панину, зависить отъ спокойствія каждаго человека, составляющаго общество; чтобы каждый быль спокоень, то должно, чтобы его собственныя, такъ и другихъ, подобныхъ ему, страсти были обузданы; чёмъ ихъ обуздать инымъ, какъ не ваконами? Они общая узда, и такъ должно о семъ фундаментъ спокойствія общаго подумать. Здёсь воспрещаю себё более о семъ говорить, ибо нечувствительно сіе разсужденіе довело бы меня до того пункта, отъ котораго твердостью непоколебимость законовъ зависить, утверждая навсегда бытіе и состояніе на въчность каждаго и рода его. Когда единожды законы утвердятся тъмъ способомъ, которымъ и состояніе каждаго утверждается, такъ трудно будетъ приступить къ исполненію какого бы то ни было предпріятія, ибо тогда не можеть иного быть въ необыкновенномъ теченіи вещей, какъ сходнаго съ благоразуміемъ". Цесаревичь, однако, чувствоваль, что отъ матери его, вступившей на престолъ путемъ военнаго переворота, невозможно ожидать установленія закона о престолонаследіи. "Между темь, писаль онь Панину, съ невоторою самоуверенностію, - ничто не мъщаетъ приступить къ исполнению частнаго моего намъренія о военной части, поелику сходно можеть быть и допустять нынёшнія обстоятельства". Необходимость немедленнаго и подробнаго изученія организаціи военнаго д'яла въ Россін вызывалась для Павла Петровича и темъ соображеніемъ,

что, по его мивнію "Россія истощена была безпрерывными наборами, силы государства израсходованы въ постоянных ь войнахъ и потому нужно было отыскать "способъ къ исправленію своего недостатка и къ проведенію арміи въ надлежащую пропорпію въ разсужденіи земли". Но и этоть, частный вопросъ оказался непосильнымъ для разръшенія безъ общихъ коренныхъ реформъ государственной жизни, такъ что въ концъ концовъ, подъ вліяніемъ отчасти взглядовъ гра та Петра Панина, цесаревичъ пришелъ къ убъжденію, что реформа арміи, изученіе связанныхъ съ нею всёхъ мелочей военнаго дёла являются самыми важными изъ будущихъ его "государскихъ" обязанностей. Съ реформой армін связаль онъ и болбе точное определеніе правъ и обязанностей дворянскаго сословія въ государствъ, такъ какъ чувство равенства и дисциплины, бывшее основнымъ мотивомъ мыслей Павла, возмущалось при видъ постояннаго уклоненія дворянства оть службы, оть главнійшей его обязанности — заниматься "обороной государственной". "Первую и главную причину этого удаленія, писаль онъ Петру Панину, - почитаю я полнъйшее неуважение службы военной, которое, присоединяясь къ тому, что у насъ ничего непоколебимаго нъть (слъдовательно, и важность вещей всегда зависить оть временнаго расположенія того, котораго воля служить закономъ), болъе отвращаетъ, нежели привлекаетъ къ себъ, а особливо отъ злоупотребленій, родившихся отъ вышеупомянутыхъ причинъ. Не скрою и того, что приписываю я, хотя не безпосредственно, отчасти и свободъ, данной дворянству служить и не служить, недостатокъ нынёшній дворянства на служов, ибо когда оно получило таковую свободу, еще оно, исключая нѣкоторое число, не довольно просвѣщено воспитаніемъ, чтобы видеть цёль и чувствовать прямую дочу сдъланной для него выгоды. Свобода, конечно, первое сокровище всякаго человъка, не должна быть управляема весьма прямымъ понятіемъ оной, которое не инымъ пріобр'втается, какъ восиитаніемъ, но оное не можеть быть инымъ управляемо (чтобъ служило въ добру), какъ фундаментальными законами; но какъ сего последняго неть, следовательно и воспитанія порядочнаго быть не можеть, а отъ того рождаются всякія неправыя понятія вещей, следовательно и злоупотребленія, каковаго рода

и въ семъ казуст народятся, а особливо, будучи прикрыты неоспоримыми причинами неудовольствія отъ дурного управленія начальниковъ сей части... Я, конечно, удаленъ отъ той мысли, чтобы потребить какіе-нибудь способы принужденія для препятствія оставлять военную службу, но почитаю необходимымъ отнять вст способы къ таковому побъгу изъ оной во 1-хъ большимъ отношеніемъ всякаго военно служащаго, во 2-хъ персональнымъ уваженіемъ государя къ сей службт, въ 3-хъ отнятіемъ средствъ у начальниковъ исполнять по прихотямъ своимъ, следовательно развращать и портить службу и въ 4-хъ строгимъ взысканіемъ, чтобы служба исполнялась вездт равнымъ образомъ".

Изъ этихъ выписокъ политической программы молодого, 25-лътнято цесаревича легко увидъть тъ-же основныя начала управленія, которыми руководился онъ 17 лётъ спустя повступленіи своемъ на престоль. Чувство законнаго равенства и дисциплины, стремленіе къ законности и порядку, проявляется у Павла Петровича одновременно со строгимъ и просвъщеннымъ взглядомъ его на "свободу, какъ на первое совровище всякаго человъка", прямое понятіе о которой "не инымъ пріобретается, какъ воспитаніемъ". Занятія военнымъ дъломъ являются для Павла въ это время лишь временнымъ средствомъ, а не цёлью его государственной деятельности, направленной исключительно къ созданію "фундаментальныхъ законовъ", отсутствіе которыхъ низводило Россію на степеньазіатской державы. Этой программ'в Павель Петровичь въ сущности оставался въренъ до конца своей жизни, и въ дальнъйшемъ изложении его жизни и дъятельности намъ остается только прослёдить, подъ влідніемъ какихъ обстоятельствъ и въкакой мёрё первоначальная программа эта постепенно видоизивнялась къ худшему одновременно съ изивнениемъ тожевъ худшему любезнаго, благороднаго характера ея царственнаго автора. Нельзя не отметить при этомъ, что при самомъ ея нарожденіи графъ Петръ Панинъ уже внесъ въ нее элементь вредной односторонности Онъ, какъ человъкъ военный, обратилъ вниманіе великаго князя преимущественно на "мелкости" военной службы: государь, по его мивнію, долженъбыль непосредственно и лично начальствовать строевою частью

всъ, даже малъйшія измъненія въ порядкъ службы и личномъ составъ требовали разръшенія самого государя, который, введя строго единообразіе въ обмундированіи, обученіи и образъ обхожденія съ солдатами и офицерами, долженъ былъ налагать строжайшее взысканіе за всякое отступленіе.

Мечтамъ Павла Петровича о реформахъ во внутреннемъ управленіи Россіи, хотя-бы только по военной части, не суждено было однако осуществиться въ это время. Напротивъ, даже въ области внѣшней политики Россіи, гдѣ онъ до сихъ поръ еще могъ сочувствовать идеямъ матери въ періодъ 1777-1780 гг. готовилась крупная перемёна: подъ вліяніемъ Потемкина Екатерина оставила систему Съвернаго аккорда, созданную Никитой Панинымъ, и въ основу своей политики, вмёсто союза съ Пруссіей, положила союзъ съ Австріей. Тешенскій договоръ, 13 мая 1789 г. разръшавшій, съ участіємъ Россіи, распрю между Пруссіей и Австріей изъ за Баварскаго наслівдства, быль последнимь ея действимь въ пользу Пруссіи, послъднимъ актомъ союза съ нею. И Павелъ, и Марія Өеодоровна были крайне недовольны такимъ оборотомъ дълъ: еще въ 1777 г., когда шведскій король Густавъ ІП, во время прівзда своего въ Петербургъ выражаль Павлу непріязненныя чувства свои по отношенію къ Пруссіи, цесаревичъ рѣзко заявиль ему о своихъ симпатіяхъ къ Фридриху II, основанныхъ на чувствахъ родства и благодарности; мало того, объ этомъ разговоръ своемъ онъ поспъшилъ сообщить въ Берлинъ, и старый король-философъ съ восторгомъ одобриль этотъ поступокъ наследника русскаго престола. Въ этихъ симпатіяхъ въ Пруссіи, кром'в Панина, укр'впляла Навла и Марія Өеодоровна, ревностно заботившаяся объ интересахъ своей нъмецкой родни, зависъвшей отъ Пруссіи. Событія однако шли своимъ чередомъ, и уже въ 1780 г., послъ свиданія съ Екатериной въ Могилевъ, Іосифъ II прибыль въ Петербургъ, чтобы упрочить союзъ свой съ Россіей личнымъ знакомствомъ съ великокняжеской четой; вмъстъ съ тъмъ, онъ думаль привлечь на свою сторону великую княгиню Марію Өеодоровну, предложивъ брачный союзъ между сестрой ея Елизаветой и будущимъ наслъдникомъ австрійской короны, Францомъ, сыномъ брата его Леопольда, герцога Тосканскаго. Старанія Іосифа, повидимому были неĺŀ

ЭР П.

91

J

7

безплодныя: не успъвъ поколебать симпатій великокняжеской четы къ Пруссіи, онъ пріобръль однако нъкоторое довъріе великаго внязя и великой княгини. Замечательно, что доверіе Павла Петровича въ Іосифу выразилось, прежде всего, въ томъ, что онъ сообщиль ему о неловкости положенія своего по отношенію къ матери и говориль о другомъ сынв императрицы. "Трудно, —писалъ въ это время Іосифъ, угодить объимъ сторонамъ. Великій князь одаренъ многими качествами, которыя дають ему полное право на уваженіе; тяжело однако, быть вторымъ лицомъ при такой государынъ". Легко понять ближайшую причину грусти Павла Петровича и его отчужденія отъ матери за это время: "Очень тяжело, сообщаль онъ Сакену 22 мая 1778 года, въ двадцать четыре года смотреть на все затрудненія, вызванныя честолюбіемъ, не имъя возможности дъйствовать. Будущія покольнія стануть судить только по наружности, а наружность въ этомъ случав будеть противъ меня". Фридрихъ II поспъщилъ прислать въ Петербургъ своего племянника и наследника Фридриха Вильгельма, чтобы сгладить впечатлѣніе, произведенное Іосифомъ, но визитъ этотъ не достигъ своей цъли, хотя Панинъ побудилъ Павла и Вильгельма обмѣняться, въ своемъ присутствіи, увѣреніями въ вѣчномъ союзъ Россіи и Пруссіи: Екатерина не только обошлась съ Вильгельмомъ холодно, но даже прямо дала ему понять, чтобы онъ сократилъ свое пребывание въ Россіи.

Екатерина весьма искусно воспользовалась измѣнившимся настроеніемъ сына и невѣстки. Желая, чтобы они отдали визитъ Іосифу въ Вѣнѣ, она въ іюнѣ 1781 г. въ отсутствіи графа Панина, бывшаго въ отпускѣ, возбудила посредствомъ кн. Репнина въ великокняжеской четѣ желаніе совершить путешествіе за границу для ознакомленія съ иными государствами, для пріобрѣтенія знаній и опытности; особенно желала этой поѣздки великая княгиня Марія Феодоровна, жаждавшая свиданія съ родными, которые были уже приглашены Іосифомъ въ Вѣну для переговоровъ о предстоящемъ бракѣ. Не зная того, что онъ былъ лишь безсознательнымъ орудіемъ своей матери, Павелъ Петровичъ, побуждаемый своей супругой и снѣдаемый бездѣягельностію, просилъ мать о разрѣшеніи отправиться путешествовать за границу. ,,Надо — говорилъ онъ, — употребить всѣ

усилія, чтобы принести возможно больше пользы свему отечеству, а для этого надо пріобрѣтать познанія, а не сидѣть на одномъ мѣстѣ, сложа руки". Эта просьба великаго князя была удовлетворена, какъ и всѣ другія, касавшіяся предположеннаго путешествія; въ одномъ лишь великокняжеская чета получила гнѣвный и рѣшительный отказъ—въ дозволеніи заѣхать въ Берлинъ. Руководитель Павла, графъ Панинъ, поспѣшившій возвратиться въ Петербургъ, уже не могъ, при всемъ своемъ стараніи, воспрепятствовать успѣху Екатерины и былъ лишь 19 сентября 1781 г. молчаливымъ свидѣтелемъ отъѣзда великокняжеской четы, бывшаго признакомъ окончательнаго паденія его политической системы и вмѣстѣ съ тѣмъ, конецъего политической роли.

Путешествіе великокняжеской четы продолжалось годь и два мъсяца. Павелъ Петровичъ и Марія Өеодоровна, подъ именемъ графа и графини Съверныхъ, посътили Австрію, Италію, Францію, Нидерланды, Швейцарію и южную Германію. Великій князь лично не придаваль политическаго значенія своей поъздеъ, замъчая иронически, что "ему, по его званію, не полагается знать въ этомъ толкъ и что онъ только предоставляеть себъ право посмъяться при случаь ". Между тымь его повсюду встрвчали какъ сына и наследника Екатерины, заискивая его расположенія и вниманія и отдавая ему вст почести, какія только допускало его инкогнито: такимъ образомъ лишьза границей Павелъ Петровичъ воспользовался преимуществомъ своего сана. въ которомъ ему часто отказывали на родинъ. Въ-Вишневий, провздомъ его черезъ Польшу, привитствоваль его польскій король Станиславъ Августь. Іосифъ II встретиль высовихъ своихъ гостей въ Троппау и сопровождалъ ихъ до Въны, вуда они прівхали 10 ноября. Пребываніе ихъ въ Вѣнѣ продолжалось шесть недёль, какъ желала того императрица. Пріемъоказанный великокняжской четь Іосифомь быль роскошный и крайне любезный. "Мы, писаль Павель Петровичь Сакенуупотребляемъ всв усилія, чтобы доказать свою признательность, но зато у насъ нътъ ни минуты свободной, все наше время. занято или удовлетвореніемъ требованій вѣжливости или стараніями нашими ознакомиться со всёмь, что есть здёсь интереснаго и замъчательнаго; правду сказать, машиня такая величественная и такъ хорошо устроена, что она на каждомъ шагу представляеть множество интересныхъ сторонъ для изученія, въ особенности сравнивая съ нашей. Есть что изучать по моей спеціальности, начиная съ самаго главы государства". Глава государства предъ отъёздомъ Павла далъ ему новыя дожавательства своего вниманія и довёрія: семейныя дёла нёмецкой родни Маріи Өеодоровны были устроены, и Павлу онъ сообщилъ въ тайнё о своемъ секретномъ союзё съ Россіей, о которомъ великій князь не им'єль еще понятія, такъ какъ Екатерина боялась, что онъ можеть изм'єнить этой тайн'є. При всемъ томъ, Іосифу не удалось подорвать окончательно симпатій къ Пруссіи ни въ Павл'є, ни въ Маріи Өеодоровн'є.

По отъбздъ своемъ изъ Въны, 9 января 1782 г. великокняжеская чета провхала всю Италію, посвтивъ Венецію, Неаполь, Римъ, Флоренцію и наконецъ Туринъ и всюду знакомясь съ историческими памятниками, съ произведеніями древняго и новаго искусства. Всюду цесаревичъ производилъ самое обаятельное впечатление своею любезностью, прямодушиемъ, благороднымъ образомъ мыслей, хотя подъ часъ и дурныя его свойства: впечатлительность и недостатокъ сдержанности ослабляли привлекательность его личности. "Я не имъю претензіи быть блестящимъ" писаль онъ изъ Рима: "человъкъ невольно дълается неловкимъ, когда старается казаться не тъмъ, что онъ есть на самомъ дълъ. Впрочемъ, такъ какъ мои дъйствія были только действіями частнаго лица, то я сознаю, что даже мев самому было-бы затруднительно судить по нимъ о характеръ лица оффиціальнаго и политическаго. Впрочемъ, вы такъ хорошо знаете мой пылкій характеръ, что можете легво угадать, что изъ этого следуеть. Это, конечно, не нраисвлючительности моего положенія". вится, особенно по Въ сущности темпераментъ Павла сказывался въ немъ одинаково, быль ли онь въ положении частнаго или оффиціальнаго лица.

Въ Неаполъ, встрътившись въ первый разъ послъ 1776 года со старымъ своимъ другомъ - предателемъ, графомъ Андреемъ Разумовскимъ, занимавшимъ тамъ должность русскаго посланника, Павелъ схватилъ его за руку и повлекъ въ пустую комнату; тамъ, вынувши изъ ноженъ шпагу, онъ сталъ въ пози-

цію, воскликнуль: "Flamberge au vent, monsieur le comte!" Свита великаго князя едва могла его успокоить. Точно также во Флоренціи, въ беседахъ съ Леопольдомъ, герцогомъ Тосканскимъ, братомъ Іосифа, онъ открыто выражалъ свое недовольство политикой Екатерины и ея ближайшими помощниками: Потемкинымъ, Безбородко, Бакунинымъ, Ворондовыми: Семеномъ и Александромъ и Марковымъ, бывшимъ въ то время русскимъ посланникомъ въ Голландіи. "Я вамъ называю ихъ, говорилъ Павелъ Леопольду:-- я буду доволенъ, если узнають, что мив известно кто они такіе, и лишь только я буду иметь власть ихъ отстегаю (je les ferai ausruthen) уничтожу и выгоню". Пребываніе великокняжской четы въ Туринъ было замъчательно въ томъ отношении, что здъсь завязались дружеския отношенія ея съ Савойскимъ домомъ, въ особенности съ наслъдникомъ Сардинскаго короля Виктора Амедея III, принцемъ Ньемонтскимъ Карломъ Эммануиломъ и супругою его, принцессою Маріею Клотильдою, сестрой французскаго короля Людовика XVI. Связь эта послужила исходной точкой для симпатій Павла Петровича и къ французскимъ Бурбонамъ.

Франція и Парижъ, куда Павелъ со своей супругой прибыли 7 мая 1782 г. произвели на него самое благопріятное впечатлъніе. Уже 14 мая Павель писаль Сакену: "это настоящій водовороть, въ которомъ кружатся люди, событія и факты: молю Бога, чтобы Онъ далъ мнв силы справиться со всвмъ. Другъ мой, все, что я вижу здъсь, -- все для меня совершенно новое. Я еще не знаю, что я намъренъ дълать, и едва помню, что сомной было: я веду здёсь такую разсёянную жизнь. Впрочемъ, тотъ, кто старается пріобръсти херошую репутацію, не боится ни трудовъ, ни безсонныхъ ночей. Съещь для того, чтобы собирать жатву, и тогда чувствуешь себя вознагражденнымъ за все". Дъйствительно, среди всякаго рода праздниковъ, которыми Людовикъ XVI и королева Марія Антуанета чествовали своихъ высокихъ гостей, Павелъ Петровичъ не упускалъ ничего, что могло бы обогатить его познаніями и опытностью. Онъ подробно осматривалъ и изучалъ ученыя и благотворительныя заведенія, искаль случая познакомиться и бес'єдовать съ выдающимися представителями французской науки и литературы. Рыцарскія свойства великаго князя, развитыя въ немъ

воспитаніемъ, отвъчали національному характеру фрацузовъ; его любезность, остроуміе и прив'ятливость приводили ихъ въ восхищеніе, да и самъ Павелъ чувствовалъ себя въ Парижъ легко и свободно. По словамъ корреспондента Еватерины, Гримма, въ Версали великій князь имълъ видъ, что знаетъ французскій дворъ, какъ свой собственный. Въ мастерскихъ художниковъ Греза и Гудона онъ выказалъ такія сведенія въ искусстве, которыя свёдёнія могли дёлать его одобренія для нихъ болёе ценнымъ для художниковъ. Въ нашихъ лицеяхъ, академіяхъ, своими похвалами и вопросами онъ доказалъ, что не было ни одного таланта и рода работъ, который-бы не имълъ права его интересовать, и что онъ давно зналъ всёхъ дюдей, просвёщенность или добродётели коихъ дёлали честь ихъ вёку и ихъ странъ. Его бесъды и всъ слова, которыя остались въ намяти обнаруживали не только образованный умъ, но и изящное пониманіе всёхъ особенностей нашего языка".

Вмъстъ съ тъмъ, Павелъ Петровичъ дружески сталъ относиться къ французской королевской четъ и въ особенности проявилъ много расположенія къ принцу Конде, который въсвоемъ знаменитомъ помъстъъ Шантильи далъ рядъ блестящихъ празднествъ въ честь русской великокняжской четы.

Въсти изъ Россій отравили однако спокойное настроеніе великаго князя. Въ половинъ мая онъ получилъ письмо Екатерины, въ которомъ она извъщала его, что въ перехваченномъ письмъ флигель-адъютанта Бибикова къ находившемуся въ свить Павла другу его дътства, князю Александру Куракину, оказались дерзвія выраженія, относившіяся къ Потемкину и даже къ самой императрицъ. Письмо это глубоко опечалило Павла: онъ быль встревожень не только за кн. Куракина, являвшагося единомышленникомъ Бибикова, но и за себя лично, такъ какъ дружескія отношенія Павла къ Куракину были всёмъ извъстны. Ожидая съ часу на часъ отозванія Куракина изъ Парижа, Павелъ Петровичъ не могъ скрыть своего волненія и однажды на вопросъ короля, правдали, что въ его свитъ нътъ никого, на кого онъ могъ бы положиться, Павелъ Петровичъ съ горечью отвътиль: "Ахъ, я быль бы очень недоволенъ, если-бы возл'в меня находился самый маленькій пудель, ко мн'в привязанный: мать моя велёла-бы бросить его въ воду прежде

чёмъ мы оставили-бы Парижъ". Выёхавъ и іюня для путешествія по Бельгіи и Голланд тамъ выразилъ свое раздраженіе, сдёлавъ ду скому посланнику въ Голландіи Моркову, кото креатурой Потемкина, и поблагодаривъ проф скаго университа за то, что трудами своими гихъ русскихъ способными съ пользою служи Морковъ понялъ, что слова эти относились бывшему слушателемъ Лейденскаго университ жанностію великій князь только вредилъ сам захъ матери и ухудшалъ положеніе Куракин

Подъ такими впечатленіями великій княз фурть прибыль 21 іюня въ Монбельяръ, вся германская семья Маріи Өеодоровны. Ро этикета обстановка благод втельно подвиствова собственному признанію, онъ "наслаждался зд духа и тъла". "Мы уже восемь дней живем своемъ кругу", писалъ онъ Румянцеву: "это с меня чувство, тъмъ болъе для меня сладкое, своимъ источникомъ сердце, а не умъ". Про Монбельяръ, великокняжеская чета спъшила въ Россію. Постивъ на короткое время Ш резъ Штутгартъ вновь прівхала въ Вѣну, гд душно встръчена была Іосифомъ, который имълъ возможность скоръе другихъ оцънить ной повздки на великокняжескую чету. "Дум бусь", писаль Іосифъ Екатеринъ при отъъз; вича и Маріи Өеодоровны изъ Вѣны, "что от вамъ въ гораздо болъе благопріятномъ настро въріе, подозрительность и склонность къ раз средствамъ исчезнутъ у нихъ, на сколько то нія привычки и окружающія ихъ лица, котор только и вселяли эти чувства и наклонности. окружающихъ лицъ и удаленіе людей несоотвѣт мыслей представляется мнѣ существенно не спокойствія и для семейнаго и личнаго бл особъ, къ которымъ я питаю искреннюю пр своей стороны Павель вынесь изъ путешести ный, разносторонный взглядъ на вещи. "Если чему обучило меня путешествіе, писалъ онъ Платону, — то тому, чтобы вътерпѣніи искать отраду во всѣхъ случаяхъ... и въ спокойномъ взираніи на тѣ вещи, которыхъ мы собою исправить не можемъ, а имѣющихъ свое начало въ слабостяхъ человѣчества, повсюду и во всѣхъ земляхъ, рознствуя модусами, существующихъ вмѣстѣ съ человѣкомъ". Но съ другой стороны именно во время своего путешествія Павелъ Петровичъ пропитался тѣми высоко аристократическими идеями и чувствами, впослѣдствіи столь мало согласными съ духомъ времени, которыя довели его до большихъ крайностей въ его усиліяхъ поддержать нравы и обычай стараго порядка.

20 ноября великокняжеская чета возвратилась наконець въ Петербургъ. Екатерина встрътила ихъ повидимому дружески: она довольна была въ общемъ политическими результатами мхъ путешествія, такъ какъ союзъ съ Австрією быль упроченъ и всего лишь за два мъсяца до ихъ возвращенія, при косвенномъ содъйствіи Австріи, русскія войска заняли Крымъ. Но личныя отношенія между матерью и сыномъ не улучшились, въ особенности послъ дъла Бибикова. Екатерина исполнила совъть Іосифа: Бибиковъ сосланъ быль въ Астрахань, Куракинъ — въ свою деревню въ Саратовской губерніи. Графъ Никита Панинъ, въ то время лежавшій на смертномъ одръ, быль въ опаль, и великій князь, навъстивь его на другой-же день послё прівзда, послё того не смёль заглядывать къ нему цълыхъ четыре мъсяца. Лишь за нъсколько дней до смерти Панина великокняжеская чета "пришла въ несказанную чувствительность", говоря о немъ, и въ тотъ-же вечеръ отправнлась къ нему, чемъ чрезвычайно его обрадовала. Последнія силы и минуты свои старый воспитатель Павла посвятиль на то, чтобы продиктовать для него Д. И. Фонвизину свое политическое завъщаніе. Работа эта была прервана смертью марта 1784 г., и переслана была Фонвизи-31 нымъ графу П. И. Панину въ Москву И, распространившись въ копіяхъ, считалась и считается до сихъ поръ "Considerant" предисловіемъ къ конституціонной хартіи, составленной будто-бы Панинымъ въ 1772 году. Павель быль чрезвычайно огорченъ смертью Панина, при кончинъ котораго

онъ присутствовалъ: съ нимъ онъ лишался единственнаго авторитетнаго друга и совътника. Тогда же завъдывать его дворомъ поручено было графу В. П. Мусину-Пушкину, смънившему Н. И. Салтыкова, который назначенъ былъ воспитателемъ Александра и Константина Павловичей.

Послѣ смерти Панина Екатерина, кажется, надѣялась нѣкоторое время на измѣненіе образа мыслей Павла въ благопріятномъ для нея смыслѣ; однажды, 12 мая 1783 г., она
завела съ нимъ такую откровенную бесѣду по поводу занятія
Крыма и польскихъ дѣлѣ, что самъ Павелъ, записавъ этотъ разговоръ, сдѣлалъ замѣчаніе: "довѣренностъ мнѣ многоцѣнна,
первая и удивительная". Кажется, она была и послѣдняя въ
этомъ родѣ, потому что, извѣдавъ мысли сына, Екатерина замѣтила однажды: "мнѣ больно было-бы, если-бы моя смерть,
подобно смерти императрицы Елисаветы послужила знакомъ
измѣненія всей системы русской политики". Къ этому именно
времени относится возникновеніе слуховъ о намѣреніи императрицы лишить Павла Петровича престола наслѣдія въ пользу
старшаго его сына Александра.

6 августа 1783 г. Екатерина подарила Павлу Петровичу великолепную мызу Гатчину, принадлежавшую прежде Г. Г. Орлову. Съ этого времени начинается новый, гатчинскій періодъ жизни великаго князя, когда онъ, постоянно удаляемый отъ дълъ правленія и удаляясь самъ отъ матери и отъ большого екатерининскаго двора, замыкается постепенно самъ въ себъ, предаваясь, въ качествъ "гатчинскаго помъщика", хозяйственной и благотворительной двятельности, а также излюбленнымъ своимъ военнымъ занятіемъ. Переписка его, относящаяся къ этому періоду его жизни, ясно свидѣтельствуетъ о мрачномъ, безнадежномъ взглядъ его на свое положение. "Я по убъжденію считаю лучшимъ молчать", сообщаль онъ Сакену 8 іюня 1783 г., а 12 января 1784 г. ему-же съ горечью писаль: "часто все мое вліяніе, которымь я могу похвалиться, состоить въ томъ, что мив стоить только упомянуть о комъ-нибудь или о чемъ-нибудь, чтобы повредить имъ"; наконецъ, весною 1784 г., возражая противъ слуховъ о новомъ своемъ путешествіи за границу, Павелъ зам'єтилъ саркастически: "это въроятно, путешествіе in partilus infidelium;

я не вижу ни необходимости въ немъ, ни его возможности, развъ что это будетъ путешествіе въ Индію, или на острова для моего исправленія". Къ матери онъ обращался съ просьбами только по вопросамъ, касавшимся интересовъ многочисленной нъмецкой родни Маріи Өеодоровны и воспитанія своихъ дътей. Это отчужденное, оскорбительное для самолюбія цесаревича, жаждавшаго дъятельности и желавшаго быть полезнымъ отечеству, вызывали въ немъ раздраженіе, которое, не проявляясь наружу, уходило въ глубь души Павла, становилось интенсивные, и Павелъ Петровичъ постепенно превращался въ задумчиваго, угрюмаго, желчно настроеннаго человъка. "Мнъ вотъ ужъ 30 лътъ, писалъ великій князь Павелъ Румянцову, - а я ничъмъ не занятъ. Спокойствіе мое, увъряю васъ, вовсе не зависить отъ окружающей меня обстановки но оно покоится на чистой моей совъсти, на созданіи, что существують блага, не подлежащія дійствію никакого земного могущества и къ нимъ-то и должно стремиться. Это служить для меня утвшеніемь во многихь непріятностяхь и ставить меня выше ихъ; это пріучаеть меня къ терпънію, которое многіе считають за признакь угрюмости въ моемъ характеръ. Что касается до моего поведенія, то вы знаете, что я стремлюсь согласовать его съ нравственными моими понятіями, и что я не могу ничего делать, противнаго моей совъсти". Но постоянное упражнение Павла въ терпъніи, сдержанности, должно было самымъ невыгоднымъ образомъ отразиться на характеръ его психической дъятельности, тъмъ болъе, что обязанности цесаревича къ отечеству, своеобразно имъ понимаемыя, находились въ полномъ противоръчіи съ обязанностями его по отношенію къ матери. Всегда глубоко религіозный, Павелъ искалъ утвшенія въ религіи. Онъ часто молился, стоя на коленяхь и обливаясь слезами. Графъ Никита Панинъ, бывшій членомъ многихъ масонскихъ ложъ, ввелъ и своего воспитанника, посредствомъ кн. Куракина, въ масонскій кругъ, и мало-по малу чтеніе масонскихъ, мистическихъ внигъ сдълалось любимымъ чтеніемъ Павла Петровича. Панинъ умеръ, Куракинъ былъ въ опалъ, но въ поръдъвшемъ кружкъ своихъ приближенныхъ Павелъ нашелъ новыхъ друзей, отвъчавшихъ его настроенію: то быль капитанъ-лейтенанть Сергъй Ивановичъ Плещевъ, масонъ, руководившій его религіозными упражненіями, и фрейлина Екатерина Ивановна Нелидова, восторженный, мечтательный умъ которой и прямодушный характеръ мало-по малу подчинили цесаревича своему вліянію; въ бесъдахъ съ этими лицами старался великій князь смягчить волновавшія его чувства и поддержать душевное свое равновъсіе.

Упражняясь, такимъ образомъ, въ терпъніи, Павелъ Петровичь продолжаль однако упражняться и въ своихъ- обязанностяхь: по-прежнему внимательно следиль за ходомъ внутреннихъ и внёшнихъ дёлъ Россіи и по-прежнему работалъ въ тиши своего кабинета, составляя проекты въ духъ, противоположномъ намъреніямъ и дъйствіямъ матери; онъ пробоваль даже принять участіе въ литературной полемикъ, вознившей Фонвизинымъ на страницахъ между Екатериной И бесъдника любителей россійскаго слова". Помня слова гр. Петра Панина, что "ничего нътъ свойственнъе, какъ хозяину мужескаго пола распоряжать собственно самому и управлять всёмъ тёмъ, что защищаетъ, подкрёпляеть и сохраняеть цёлость какъ его собственной особы, такъ и государства", цесаревичь, подъ предлогомъ очистить окрестности Гатчины и Павловска отъ бъглыхъ кръпостныхъ крестьянъ, сформировалъ себъ небольшой отрядъ, который онъ постепенно, благодаря снисходительности Екатерины, съ двухъ командъ, численностью въ 30 человътъ каждая довелъ къ 1788 году до трехъ баталліоннаго состава. Отрядъ этотъ заключаль въ себъ элементы всёхъ войсковыхъ частей, даже конную артиллерію, цесаревичь завель у себя, на гатчинскомь дворь, даже флотилію, вооруженную пушками. Въ основу военнаго устава положены были инструкціи Фридриха ІІ, войско од'єто было въ прусскую военную форму, дисциплина была введена строгая до жестокости. Вообще Павель постарался возродить въ своихъ батальонахъ, долженствовавшихъ, по его мивнію, служить образцомъ для всей русской арміи, тѣ самые "обряды неудобоносимые", которые, по словамъ Екатерины, будучи введены Петромъ III, "не токмо храбрости военной не умножили, но паче растравляли сердца бользненныя всыхь его войскъ". Среди офицеровъ гатчинскихъ войскъ было много нъмцевъ, а

первымъ ихъ командиромъ назначенъ былъ пруссакъ, баронъ Штейнверъ.

Прусскія симпатіи Павла проявились въ то время и въ его противодъйствіи и внішней политикъ Екатерины. Побуждаемый отчасти вліяніемъ супруги своей, великій внязь тайно сносился съ Фридрихомъ П и его преемнивомъ, содъйствуя имъ своимъ вліяніемъ въ осуществленіи изв'ястнаго проекта союза князей. По некоторымъ известіямъ Павелъ даже сообщаль въ Берлинъ тайныя политическія извістія, узнавая о нихъ при дворъ матери и склонялъ дъйствовать въ пользу Пруссіи даже русскаго посланника въ Германіи Румянцева. "Ради Бога, —писалъ онъ ему, —не судите никакъ о моемъ поведеніи и предоставьте времени объяснить мои д'яйствія. Я не имъть и не имъю другой цъли, какъ только исполнять Божін зав'яты во всемъ томъ, что я д'ялаю и что переношу съ покорностію". Можно предположить, зная образъ мыслей Павла, что онъ не сочувствоваль завоевательной политикъ матери, поддерживаемой Австріей, и над'вялся, что Пруссія, опираясь на союзъ князей, явится оплотомъ европейскаго мира. Союзъ съ Австріей Павелъ Пелровичъ считалъ невыгоднымъ для Россіи и, согласно со взглядами гр. Панина, предпочиталь ему "союзы на съверъ съ державами, которыя больше въ насъ нужды, а мъстничества съ нами имъть не могутъ".

Военныя и политическія занятія Павла чередовались съ бол'ве плодотворной и тихой работой его и какъ гатчинскаго пом'вщика, и какъ будущаго преобразователя Россіи. Какъ пом'вщикъ, насл'вдникъ престола д'вйствительно могъ служить образцомъ для другихъ. Первыми его д'вйствіями было устройство школы и больницы для жителей Гатчины; зат'вмъ онъ выстроилъ на свой счетъ, кром'в существовавшихъ уже, еще четыре церкви для жителей Гатчины, принадлежавшихъ къ разнымъ в'вроиспов'вданіямъ: православную въ госпитал'в, общую лютеранскую, римско-католическую и финскую въ Колпин'в; на свой счетъ онъ содержалъ и духовенство этихъ церквей. Крестьянамъ, у которыхъ хозяйство не по ихъ вин'в приходило въ упадокъ, цесаревичъ помогалъ и денежными ссудами и прир'взкой земли; въ то-же время, чтобы дать гатчинскимъ крестьянамъ заработакъ въ свободное отъ землед'вль-

ческихъ занятій время, цесаревичь содействоваль возникновенію въ ней степляннаго и фарфороваго завода, суконной фабрики, шлянной мастерской и сукновальни. Всв эти действія Навла Петровича въ его маленькомъ козяйствъ были выраженіемъ его взглядовъ и на внутреннее управленіе государствомъ. бывшихъ развитіемъ его мыслей, высказанныхъ еще ранъе въ 1778 г. въ перепискъ съ Панинымъ. Взгляды эти, ръзко отличавшіеся отъ взглядовъ современнаго ему общества, онъ изложиль въ 1787 г. на случай своей смерти въ особомъ "Наказъ" своей супругъ объ управлении государствомъ: въ немъ Навель вполнъ явился царемъ "одинаково добрымъ и справедливымъ", такъ какъ дворяне-помъщики, непонятно по его мнънію. должны были имъть всегда въ виду благо своихъ кръпостныхъ. "Крестьянство, — писалъ цесаревичъ, — содержитъ собою всѣ прочія части и своими трудами, слідственно, особаго уваженія достойно и утвержденія состоянія, не подверженнаго нынъшнимъ перемънамъ его... Надлежить уважить состояніе приписныхъ къ заводамъ крестьянъ, ихъ судьбу перемвнить и разрвшить. Не меньшаго частнаго уваженія заслуживають государственные крестьяне, однодворцы и пахотные, которыхъ свято, по ихъ назначеніямъ, оставлять, облегчая ихъ судьбу ".. Финансовыя предположенія Павла также поражають своею върностью. "Расходы, — говориль онъ, — должно соразмёрять по приходамъ и согласовать съ надобностями государственными и для тоговърно однажды расписать такъ, чтобы никакъ не отягчать земли, и изъ двожихъ доходовъ съ земли или промысла, первые держать соразмёрно возможности съ надобностію, ибоудъляются отъ имъній частныхъ лицъ; другіе — поощрять, ибооснованы на трудахъ и прилежаніи, всегдашнихъ средствахъ силы и могущества земли". Тогда-же, совмъстно съ Маріей Өеодоровной, цесаревичь выработаль основной законь о престолонаследіи по праву первородства въ мужской линіи царствующаго дома, "дабы государство не было безъ наследника, дабы наследникъ быль назначенъ всегда закономъ самимъ; дабы не было ни малъйшаго сомнънія, кому наслъдовать, и дабы сохранить право родовъ въ наследіи, не нарушая права естественнаго и избъжать затрудненій при переходъ изъ рода въ родъ". Въ отсутствие закона о престолонаслъдии Павелъ Петровичъ справедливо видълъ главную причину и революцій въ Россіи XVIII въка и собственнаго печальнаго положенія.

Въ этой постоянной работъ, въ этомъ въчномъ сравнении того, что должно было-бы быть съ темъ, что было въ действительности протекло слишкомъ 4 года. Характеръ великаго князя начиналь за это время изменяться къ худшему: его несдержанность переходила въ запальчивость, гнъвъ доходилъ до бъшенства; все ръже и ръже напоминалъ онъ собою прежняго веселаго, любезнаго, остроумнаго человъка, какимъ знали его во время заграничнаго путешествія. Привычка скрывать свои мысли и чувства, таить въ глубинъ души истинное свое настроеніе, это въчное насиліе надъ психической своей природой-были не по силамъ Павлу: оно разстроивало его нервную систему, и достаточно было иногда самого ничтожнаго повода, часто незамътнаго для окружающихъ, чтобы онъ проявляль истинныя свои чувства тёмь рёзче, чёмь тщательнёе н продолжительные онъ усиливался скрывать ихъ раные. При дворъ Екатерины и при дворъ Павла дежурили поочередно одни и тъ-же лица; многія изъ нихъ переносили въсти отъ одного двора къ другому, возбуждая подозрительность великаго князя, боявшагося, что онъ окруженъ шпіонами Екатерины или ея фаворитовъ. Единственнымъ утъшеніемъ для цесаревича была его семейная жизнь: Марія Өеодоровна всегда была его върной и любящей супругой. "Тебъ самой извъстно, писаль онь ей въ 1788 г., - сколь я тебя любиль и привязанъ былъ. Твоя чистъйшая душа передъ Богомъ и человъки стоила не только сего, но почтенія отъ меня и отъ всёхъ. Ты была мнъ первою отрадою и подавала лучшіе совъты". Любовь Маріи Өеодоровны къ своей многочисленной германской роднъ и ея мелочность въ домашнихъ дълахъ доставляли, однако, Павлу Петровичу не мало горькихъ минутъ. За границу шло не мало денегъ Павла на устройство дёлъ родителей Маріи Өеодоровны и ея братьевъ, въ большинствъ случаевъ людей мало достойныхъ, а въ Россіи Павелъ Петровичъ долженъ быль ходатайствовать за нихъ предъ матерью. Въ особенности много хлопоть доставиль ему своимъ недостойнымъ поведеніемъ старшій его шуринъ, Фридрихъ, женатый на принцессъ Август'в Брауншвейгской, Екатерининской Зельмир'в и бывшій

на русской службѣ. Часто Павелъ Петровичъ находился между двухъ огней, отдавая справедливость строгому образу дѣйствій Екатерины по отношенію къ Фридриху и волнуясь просьбами и отчаяніемъ своей супруги. Когда однажды Екатерина прислала ему письмо по этому дѣлу, то Павелъ Петровичъ отказался сообщить его своей супругѣ: "я подданный россійскій, сказаль онъ, — и сынъ императрицы россійской: что между мною и ею происходитъ, того знать не подобаеть ни женѣ моей, ни родственникамъ, ниже кому другому.

Семья Павла Петровича увеличилась въ это время четырьмя дочерьми: Александрой (род. 29 іюля 1783 г.), Еленой (род. 13 декабря 1784 г.), Маріей (род. 4 февраля 1786 г.) и Екатериной (род. 10 мая 1788 г.). Для воспитанія ихъ избрана была Екатериной вдова генераль-маіора, Шарлотта Карловна Ливенъ, умѣвшая установить добрыя отношенія и къ Маріи Өеодоровнѣ. Но въ воспитаніи своихъ сыновей великокняжеская чета по прежнему не принимала никакого участія; мало того, собираясь въ 1787 году въ путешествіе въ Крымъ, императрица, вопреки желанію родителей, предполагала взять внучатъ съ собою и Павелъ Петровичъ вынужденъ былъ по этому близкому для него дѣлу обращаться съ ходатайствомъ къ ненавистному для него Потемкину.

Въ 1787 году, съ началомъ второй турецкой войны, Павелъ Петровичъ надвялся, что ему наконецъ откроется достойное его сана поприще для дъятельности и 10 сентября просиль мать о дозволеніи отправиться въ армію волонтеромъ для участія въ военныхъ дъйствіяхъ противъ турокъ. Это намъреніе Павла Петровича не правилось Екатеринъ: она не желала ни создавать затрудненій Потемкину, командовавшему арміей, ни содъйствовать популярности сына, отъ устраненія котораго отъ престолонаследія въ пользу великаго князя Александра Павловича она уже думала въ это время. Подъ всевозможными предлогами императрица или отказывала Павлу въ своемъ разръшеніи или откладывала дъло въ даль. "Лучше-бы было сказать, что не хотять меня пустить, нежели волочить", --писаль онъ въ январъ 1788 г. въ письмъ гр. В. П. Пушкину, которое разръщиль представить государынъ. Въ письмъ въ самой императрицъ Павелъ Петровичъ указывалъ, между прочимъ, на щекотливость своего положенія вслудствіе постоянныхъ проволочекъ, такъ какъ въ Европъ уже сдълались извъстны его приготовленія къ походу. "Касательно предлагаемаго мнъ вами вопроса, на кого вы похожи въ глазахъ всей Европы, отвъчать вовсе не трудно: вы будете похожи на человъка, подчинившагося моей волъ, исполнившаго мое желаніе и то, о чемъ я настоятельно васъ просила". Лишь въ маъ мъсяцъ 1788 г. Екатерина дала наконецъ Павлу столь желанное для него дозволеніе, но внезапно открывшаяся война со Швеціей направила цесаревича не на югь, а на съверъ въ финляндскую армію, которою командоваль гр. В. П. Мусинъ-Пушкинъ, "сей мъщокъ неръшимый", по отзыву самой Екатерины; туда-же направленъ былъ и гатчинскій отрядъ великаго князя. Военныя действія противъ шведовъ происходили главнымъ образомъ на моръ, покрывъ славою русскій флотъ и адмираловъ: Чичагова и Грейга, но сухопутныя войска наши, благодаря неръшительности гр. Мусина-Пушкина, ограничивались рекогносцировками и аванпостными стычками. Павелъ Петровичь, разумфется, не этого ждаль въ ту минуту, когда шведскія пушки слышны были въ Петербургѣ и когда, собственному отзыву Павла, уже "лошади готовы были" для отъвзда двора изъ Петербурга. Готовясь ко всвиъ случайностямъ войны, онъ оставилъ Маріи Өеодоровнъ свое завъщаніе, три письма на ея имя, составленный совмъстно съ ней актъ о престолонаследіи, наказъ объ управленіи государствомъ и письмо детямъ. 1 іюля Павелъ Петровичь прибыль въ Выборгъ, мечтая о военныхъ трудахъ, и лишь 22 августа ему удалось участвовать въ рекогноспировкъ шведскихъ укръпленій Гекфорса. "Теперь я окрещень", — съ удовольствіемъ сказаль Павелъ, заслышавъ свистъ шведскихъ пуль. Но этимъ "крещеніемъ" и ограничилось участіе великаго князя въ военныхъ дъйствіяхъ: Павелъ не догадывался, что и генералу Кноррингу, состоявшему въ его свитъ, и самому Мусину-Пушкину даны были Екатериной тайныя предписанія ничего не сообщать цесаревичу о план'й военныхъ д'йствій и ход'й военныхъ операцій: возможно, что императрица боялась, и не безъ основанія, чтобы черезъ Павла не узнавали о положеніи дёль нашихъ пруссаки, также угрожавшіе въ то время войной Россіи. Затоонъ вынесъ дурныя впечатленія объ организаціи русскихъ войскъ, а также о ихъ предводителъ съ которымъ у него были постоянныя пререканія, вслёдствіе разнообразія ихъ мыслей въ разсуждени мъръ, принимаемыхъ къ поражению шведовъ: Командиръ гатчинскихъ войскъ, капитанъ Штейнверъ, постоянно подогръваль это раздражение безцъльными, часто неосновательными указаніями и сравненіями гатчинскаго отряда съ финляндской арміей, такъ, друзья Павла вынуждены были писать къ полковнику Вадковскому, пользовавшемуся расположениемъ Павла находившемуся И свитъ, убъждая его успокоить Павла и примирить ero Мусинымъ-Пушкинымъ: еще предъ отправленіемъ въ походъ великаго князя, они взяли съ Вадковскаго торжественное объщаніе всячески оберегать его отъ посл'ядствій его раздражительности и порывовъ мужества и выполнять въ этомъ смыслъ всѣ наставленія Маріи Өеодоровны, дѣлая при этомъ видъ, будто онъ дъйствуетъ по собственному побужденію. Марія Өеодоровна сама даже собиралась вхать въ Выборгъ для свиданія съ Павломъ и просила у Екатерины разр'єшенія на это путешествіе. Но Екатерина рѣшила уже отозвать сына изъ арміи. Шведы, знавшіе о несочувствіи Павла въ политикъ его матери, думали, кажется, воспользоваться этимъ, и Карлъ. герцогъ Зюдерманландскій, ділаль ему настоятельныя предложенія о личномъ свиданіи. Къ удовольствію Екатерины, Павель Петровичь отклониль эти предложенія, но, тімь не меніве, она нашла неудобнымъ дальнъйшее пребывание его на театръ военныхъ дъйствій. 18 сентября Павель Петровичь возвратился въ Петербургъ, жестоко разочарованный итогами своей "службы отечеству, которой онъ такъ страстно желаль и добивался. Императрица выразила свое неодобреніе этой службі, не пожаловавъ цесаревичу ордена св. Георгія и принявъ міры къ тому, чтобы пребывание цесаревича при армии не получило огласки: не было даже публиковано о выбадв и возвращении великаго князя изъ Петербурга. Все, вмъстъ взятое, сдълало участіе Павла Петровича въ шведской войнъ до того трагикомическимъ въ глазахъ общества, что многіе изъ современниковъ видъли именно въ Павлъ того "Горе - богатыря", котораго Екатерина изобразила въ это время въ одной изъ своихъ оперъ. Когда вслъдъ затъмъ, въ апрълъ 1789 г., при возобновлении военныхъ дъйствій противъ шведовъ, Павелъ Петровичъ вновь испрашивалъ у матери приказаній относительно себя, императрица выразила мнѣніе, что война будетъ оборонительная и еще скучнѣе кампаніи 1788 г., и иронически посовѣтовала сыну, вмѣсто того, чтобы вызывать слезы и горькую печаль, раздѣлить, въ средѣ своего дорогого и любезнаго семейства, радость успѣхами. которыми, какъ она надъялась, "Всемогущему угодно будетъ благословить новое правое дѣло".

Марія Оеодоровна, дрожавшая за жизнь своего любезнаго супруга, могла, по своей недальновидности, только радоваться такому рътенію императрицы, но великій князь ясно увидълъ, что никакой службы его отечеству не только не желають, но и не допустять, и что его роль хотять, какь бы въ насмъшку, ограничить лишь семейными обязанностями. Но, тяготясь опекой матери, Павелъ Петровичъ еще менъе могъ выносить мелочную опеку своей супруги, и, такимъ образомъ, привыкая оберегать своего мужа наперекоръ ему самому разными побочными средствами, Марія Өеодоровна подвергла опасности царствовавшій досел' между ними миръ и супружеское согласіе. Состояніе духа великаго князя сдёлалось еще более тягостнымъ, когда совершилась замъна фаворита гр. Мамонова Платономъ Зубовымъ, который не всегда показывалъ Павлу Петровичу даже наружные знаки уваженія, должные его сану. Нако нецъ разразившаяся въ 1789 г. французская революція произвела въ Павлъ страшное моральное потрясеніе, оскорбляя въ немъ чувство уваженія къ законности и высокое представленіе о монархической власти, которые онъ воспитываль въ себъ съ юности. Съ 1790 г. Павелъ высказывалъ "примътную склонность къ задумчивости", а въ письмахъ не разъ высказываль мысль о смерти. Цесаревичь, говоря словами гр. Петра Панина, "взирая на все съ содроганіемъ сердца, но съ великодушною терпъливостью, соблюдалъ во всей неприкосновенности запов'єди Божія, законы естественные и гражданскіе, и не позволяль себъ. по тогдашнему своему природію и законами обязательству, -- ничего, кромъ единственнаго раздъленія наичувствительнийшаго прискорбія со всими тими усерднъйшими и върнъйшими дътъми отечества, которые съ похвальною твердостію душъ не попускали прикасаться къ себъникакихъ соблазновъ на государственное уязвленіе, но, пребывая въ безмолвіи, не могли только скрывать отъ него душевныхъ своихъ страданій".

Павлу, дъйствительно, не оставалось ничего болъе какъ, выражаясь его словами въ одномъ изъ его писемъ 1791 года, "chercher le consolation chez ses amis dont le coeur et l'esprit sont au dessus de leurs tailles".—"Il m'est doux, прибавляль онъ, de pouvoir dire mon petit mot à leur sujet. C'est leur payer un tribut qui m'est bien cher et satisfaisant".

Къ несчастію для Павла, возл'в него не было уже въ этовремя никого изъ "усерднъйшихъ и върнъйшихъ дътей отечества", кто бы могъ руководить его государственными занятіями, поддерживать въ немъ ясный взглядъ на окружавшуюего обстановку. Графъ Петръ Панинъ сошелъ въ могилу, князь Репнинъ былъ при арміи, всі мало-мальски опытные и даровитые люди или сами сторонились великаго князя, зная отношенія къ нему императрицы, или отстраняемы были великимъ княземъ, который, къ людямъ пользовавшимся егорасположеніемъ, нарочно показываль видь холодности, чтобы не навлечь на нихъ гитва Екатерины, "Другъ мой, —сказалъоднажды Павелъ Мордвинову, обиженному его невниманіемъ. къ нему при дворъ, -- никогда не суди меня по наружности. Я удалялся отъ тебя и казался съ тобою холоденъ не безъ причины: видя, какъ милостиво ты былъ принять у государыни, я не хотълъ помъщать тебъ въ почести при большомъ дворѣ . Павла Петровича окружали или люди честные сами по себъ, но съ узкимъ кругозоромъ и съ мелочными интересами, какъ Вадковскій, Плещеевъ, Лафермьеръ, или придворные интриганы, мечтавшіе выиграть въ своемъ значеніи, разжигая неудовольствіе великаго князя, какъ князь Николай Голицынъ, камергеръ Растопчинъ, или навонецъ глубово преданныя Павлу лица, но смотръвшія на его положеніе съ семейной точки зрънія, какъ напримъръ его супруга, великая княгиня Марія Өеодоровна, и ея наперсница, г-жа Бенкендорфъ. Находясь въ этой обстановкъ, Павелъ Петровичъ ис-

ключительно предался единственно тогда возможному для него дълу-обучению состоявшихъ при немъ гатчинскихъ войскъ, и, благодаря этому, постепенно погружался въ мелочи военнаго дела, привизался страстно къ экзерцирмейстерству и военное дело сталь считать важнейшимь для государя дёломь. Плодомъ занятій Павла въ этотъ періодъ его жизни было составление воинскихъ уставовъ для строевой, гарнизонной и лагерной службы, и тогда-же выработаны были имъ новыя положенія для козяйственнаго управленія и инструкціи для массы должностныхъ чиновъ армін; особенное вниманіе обратилъ Павелъ Петровичь на усовершенствование артиллерии. Въ занятіяхъ этихъ Павелъ Петровичъ постепенно сближался съ новымъ вругомъ людей, сдёлавшихся впослёдствіи его ближайними сотрудниками: это были рядовые офицеры, лишенные образованія, неразвитие, не им'явшіе никакого понятія о государственных задачахъ, предлежащихъ наследнику престола, но зато деловитые въ мелкостяхъ военнаго дела, точные, исполинтельные и, по мижнію цесаревича, безусловно ему преданные; такимъ образомъ выросли въ своемъ значении у великаго князя Аракчеевы, Линденеры, Обольяниновы, Кологривовы, Малютины, Каниабихи и др. Въ средъ этихъ людей песаревичъ постепенно разучался думать, обсуждать, советоваться, — и пріучался ценить линь исполнительность и усердіе, а на всякое представленіе или совъть смотръть какъ на ослушание. Великій княвь какъ-бы хотъль показать, что ему нужны не "умники", а лишь точные иснолнители его воли; онъ точно не замечаль, что среди его друзей все меньше и меньше было людей, у которыхъ "le coeur et l'esprit sont au dessus de leurs tailles". Встръчая при большомъ двор'в родъ пренебреженія къ своей особ'в или чувствуя его, великій жнязь, самъ того не замівчая, виділь признаки неуваженія къ себѣ и своимъ мнѣніямъ иногла въ самыхъ невинных словах и действіяхь, тиввался и выходиль изъ себя; тамъ сповейнъе и легче чувствоваль онъ себя среди Гатчинскаго своего отряда, хотя и здёсь даваль волю своей запальчивости при чьей-либо малейшей оплошности. Умъ и сердце Павла Петровича высказывались все менъе и менъе; зато во всей ръзкости началъ проявляться его темпераменть, его неуклонная строгость къ соблюдению буквы уставовь и

инструкцій, зам'внявшихъ собою всякое разсужденіе и повсюду устанавливавшихъ однообразіе. Гатчина и Навловскъ приняли видъ военныхъ лагерей, созданныхъ по прусскому образу, съ заставами, шлагбаумами, казарменными постройками и полуосаднымъ положениемъ жителей, принужденныхъ даже въ частномъ быту подчиняться лагернымъ порядкамъ жизни. Самъ Навель Петровичь подаваль примърь суровой спартанской жизни: вставая въ 4 часа утра, онъ спъшилъ на ученіе или маневры войскъ, производилъ осмотры казармъ, хозяйственнаго довольствія войскъ, причемъ никакая неисправность не ускользала отъ его быстраго проницательнаго взгляда; зато въ 10 часовъ вечера городъ уже спалъ: слышались только шаги патрулей и крики часовыхъ. Въ Павлъ Петровичъ нашли себъ совмъщение рыцарский духъ, французская любезность, благородство думъ и побужденій, — съ грубымъ прусскимъ солдатствомъ, подавлявшимъ всякое проявленіе изящества, ума, свободы.

Суворовъ, представлявшійся около этого времени великому князю, м'єтко охарактеризовалъ его словами: "prince adorable, despote implacable".

На это настроеніе и образъ мыслей великаго князя много повліяли французскіе эмигранты, біжавшіе изъ отечества и въ темныхъ краскахъ изображавшіе событія французской роволюцін. Ужасы кровавыхъ сценъ, происходившихъ во Франціи, казнь короля и королевы, торжество невърія, вся грязь, принадлежащая подонкамъ общества и всилывающая кверху при каждомъ потрясеніи общественнаго организма, — возбуждали нравственныя чувства великаго князя. Разсказы и внушенія эмигрантовъ казались Павлу Петровичу новымъ подтвержденімъ върности его теорій о необходимости военнаго управленія государствомъ. Растопчинъ, одинъ изъ немногихъ изъ числа лицъ. окружавшихъ Павла, обладавшій умомъ и міткимъ словомъ, говоря объ агентъ французскихъ принцевъ. Эстергази, писалъ С. Р. Воронцову: .Вы увидите впосл'ядствіи, сколько вреда надълало пребываніе Эстергази: онъ такъ усердно проповъдываль въ пользу деспотизма и необходимости править железной лозой, что государь наследникъ усвоилъ себе эту систему и уже поступаеть согласно съ нею. Каждый день только и слышно,

что о насиліяхъ, о мелочныхъ придиркахъ, которыхъ бы постыдился всякій частный человінь. Онъ ежеминутно воображаеть себв, что хотять ему досадить, что намврены осуждать его действія и проч. ", Великій внязь везде видить отпрыски революцін", —писаль онь въ другой разъ: "онъ недавно вельль посадить подъ арссть четырехъ офицеровъ за то, что у нихъ были нъсколько короткія косы, - причина, совершенно достаточная для того, чтобы заподозрить въ нихъ революціонное направленіе". Ношеніе вруглыхъ шляпъ и фраковъ, допущенныхъ при дворъ Екатерины, было строго воспрещено въ Гатчинъ и Павловскъ. Даже въ этомъ отношении онъ не сходился во мивніяхъ съ матерью, хотя она питала къ революціи также враждебныя чувства: она вполив разумно и сдержанно относилась и къ эмигрантамъ, и къ тъмъ средствамъ которыя могли бы парализовать действіе революціонныхъ идей; она оставила воспитателемъ при любимив своемъ Александрв Павловичь Лагарпа, сочувствие котораго къ революции не подлежало сомнинію и съ которымъ Павелъ именно за это не хотель говорить целыхъ три года. Однажды, по словамъ современника, во время первой французской революціи, Павель Истровичь читаль газеты въ кабинетв императрицы и выходиль изъ себя. "Что они все тамъ толкують?" —сказаль онъ: "я тотчась бы все прекратиль пушками". Государыня возразила на эту выходку: "Vous êtes une bête feroce, если ты не понимаешь, что пушки не могутъ воевать съ идеями. Если ты такъ будешь царствовать, то не долго продлится твое царствованіе". Впрочемъ озлобленіе Павла противъ французской революціи имбло ту хорошую для него сторону, что излечило его отъ пристрастія къ Пруссіи: къ величайшему его негодованію, прусское правительство, одно изъ первыхъ, вступило въ сдёлки съ "мятежной" и "развратной" Франціей, преследуя свои частные интересы въ ущербъ "общему дълу Европы".

Нервное состояніе великаго князя поддерживалось постоянно несогласіями и въ средъ собственной семьи, гдъ прежде онъ встръчалъ только сочувствіе и поддержку. По свидътельству современниковъ, еще въ 1785 года Павелъ Петровичъ началъ оказывать знаки большого уваженія къ фрейлинъ своей супруги, Екатеринъ Ивановнъ Нелидовой. Дружба его съ нею была воз-

вышенная и отчасти основана была на мистической подкладкъ. Методичность, размъренность дъйствій велиной княгини, ея мелочность, умънье примъняться въ обстоятельствамъ, ея мелкіе дипломатическіе пріемы, когда она желала повліять въ извъстномъ смыслъ на своего супруга, - все это не нравилось Павлу, и ръзкость карактера Нелидовой, искренность ен мыслей и чувствъ, безусловная въ нему преданность, чистота. побужденій, все это находило себі отголосовъ въ рицарской душ' песаревича, желавшаго знать правду и ум'ввшаго ц'нить ее. Уже въ 1788 г. онъ такъ привизался къ Екатеринъ Ивановнъ, что, отправляясь въ походъ противъ шведовъ. онъ оставиль ей многознаменательную записку: "Знайте, что умирая буду думать о вась". Нелидова, выдёлялась среди другихъ женщинъ великонняжеского двора своимъ умомъ, граціей и сценическими талантами, но была некрасива липомъ, и отношенія въ ней Павла Петровича лолгое время не возбуждали никавихъ видимыхъ опасеній Маріи Өеодоровны. Но, начиная съ 1790 г., дружба Павла Петровича съ Нелидовой, подъ вліяніемъ грустнаго его настроенія, сдівлалась особенно тесною, такъ что Марія Осодоровна чувствовала себя: какъ бы лишней при ихъ беседахъ, въ ихъ присутствіи; несдержанность Павла Петровича давала этой дружбъ видъ невниманія къ Маріи Өеодоровнъ. Великая княгиня, крайне чуткая ко всему, что могло оскорблять ея самолюбіе, и побуждаемая другомъ своимъ г-жей Бенкендорфъ, въ свою очередь стала выражать свое презрвніе къ Нелидовой и дала. почувствовать свое неудовольствіе и Навлу Петровичу. Цесаревичь ръшительно приняль сторону обиженной ради негофрейлины, и тогда потянулся нескончаемый рядъ семейныхъ сцень и непріятностей. Дворь великовняжеской четы раздівлился на партіи: болве благоразумные, какъ напримвръ князь-Куракинь, Растопчинь и Николаи, умели сохранить дружбу объихъ сторонъ. Но друзья Маріи Өеодоровны: Панинъ, Лафермьеръ, Плещеевъ, чета Бенкендорфовъ, —одни за другимъ были удалены оть двора Павломъ Петровичемъ, вовругь котораго сгруппировались всв лица, желавнія въ торжестві Нелидовой видъть унадокъ вліянія Маріи Осодоровны и нъмецкой партіи: кн. Николай Голицынъ, Валковскій, А. Л.

Нарышкинъ и др.; тогда-же стала выростать въ своемъ значенім и фигура великовняжескаго брадобріз, плівнявго турченка, Ивана Кутайсова, хорошо изучившаго всв слабыя стороны своего господина и умъвшаго направлять его мысли сообразно личнымъ своимъ выгодамъ. Сумрачный цесаревичъ да не въ средв семьи сдвлался суровъ и подозрителенъ до такой степени, что никто не могь поручиться за себя за завтрашній день: запальчивость и різкость Павла Петровича не знала предвловъ, вогда ему казалось, что ему не повинуются или осуждають его действія; дело дошло до того, что стали, по его приказанію, задерживать переписку Маріи Өеодоровны. Марія Өеодоровна, глубово осворбленная въ супружескимъ своихъ чувствахъ, сама содъйствовала семейному разладу, обратившись по удаленіи г-жи Бенвендорфъ съ жалобой къ императрицъ. Когда по этому поводу Екатерина призвала къ себъ Павла Петровича и выразила ему свое неудовольствіе, онъ, вив себя отъ гивва, отвичаль ей безъ должнаго уваженія, какъ человъкъ, который сознаеть свои права и тяготится чужой опекой. Удалившись затёмъ въ свои аппартаменты, великій князь даль почувствовать свой гнёвь всёмь, кто только приближался къ нему: онъ жаловался, что онъ окруженъ ппіонами и предателями и нісколько разъ повториль, что ему готовять въ будущемъ низвержение. То же самое повториль онь и Маріи Өеодоровнъ. Тщетно старые друзья великокняжеской четы хотёли возстановить нарушенное семейное согласіе, тщетно Плещеевъ въ красноръчивомъ письмъ заклиналь Павла Петровича измѣнить свое поведеніе. "Человѣку, такъ привязанному къ вашей особъ, какъ я, государь, -- писаль онь еще въ началъ исторіи съ Нелидовой, -- невозможно безъ крайней горести видёть, что такая чистота и такія достоинства, какъ ваши, помрачаются некоторыми чисто-внешними признавами и такъ мало признаны. Можно-ли быть чище васъ въ глубинъ души и прямодушнъе въ своихъ намъреніяхъ. Отчего-же васъ не знають и такъ сильно относительно васъ ошибаются?.. Я не перестану считать виновнымъ по отношению къ вамъ самимъ въ томъ именно, что вы не согласуете своего вившняго поведенія съ божественными чувствами, которыя наполняють все ваше существо, — въ томъ, что вы не доставляете всёмъ добродётельнымъ людямъ и всёмъ вёрнымъ вашимъ подданнымъ радости видёть, какъвы разрушаете и уничтожаете всё ложныя мысли, которыя злобные умы въ ненависти своей стараются распространить на вашъ счетъ,—въ томъ, что вы не перестаете давать, имъ пищу,—въ томъ, наконецъ, что вы не разрушаете всёхъ его хитросплетеній, сдёлавъ явными (безъ тщеславія, но всегда съприсущей вамъ скромностію) тё рёдкія добродётели, которыя отличаютъ васъ и ставятъ васъ выше обыкновенныхъ людей... Безъ крайней скорби нельзя видёть, какъ самый прямодушный, самый строгій къ своимъ обязанностямъ человёкъ въ мірё, питающій наилучшія намёренія, даетъ всёмъ своимъ достоинствамъ видъ, который служитъ къ его обвиненію и ставитъего наряду съ самыми обыкновенными людьми".

Нелидова не выдержала наконецъ пытки своего положения и ръшила удалиться отъ двора въ мъсто своего воспитанія въ Смольный институтъ. Первыя ея попытки не удались, благодарю сопротивленію Павла Петровича, но во второй разъ онаобратилась съ своей просьбой непосредственно къ императрицъ и въ сентябръ 1793 г. успъла достигнуть своей цъли. Но-Павелъ Петровитъ уговорилъ ее посъщать возможно чаще егодворъ въ Петербургъ и быть постоянной гостьей въ Гатчинъ и Павловскъ. Съ другой стороны, и Марія Өеодоровна, подарившая своему супругу 11 іюля 1792 гада дочь Ольгу. увидъла необходимость покончить съ семейнымъ разладомъ, примирившись съ Нелидовой для совмъстнаго воздъйствія на-Павла Петровича, на раздражительность котораго разладъэтотъ имълъ самое пагубное вліяніе. "Невозможно безъ содроганія и опасности видёть, что дёлаеть великій князьотецъ", —писалъ Ростопчинъ лътомъ 1793 г.: "онъ какъ будто изыскиваеть всё средства внушить себё нелюбовь. Онъзадался мыслію, что ему оказывають неуваженіе и хотять пренебрегать имъ. Имъя при себъ 4 морскіе батальона въ составъ 1.600 человъкъ и 3 эскадрона разной конницы, онъсъ этимъ войскомъ думаетъ изобразить собою покойнаго прусскаго короля. По средамъ у него бываютъ маневры, и каждый день онъ присутствуеть на разводь, а также при экзекуціяхъ, когда онъ случаются. Мальйшее опозданіе, мальйшее

противоръчіе выводять его изъ себя. Замъчательно, что онъ никогда не сознаеть своихъ ошибокъ и продолжаетъ сердиться на тъхъ, кто обидълъ". Въ особенности проявлялся гнъвъ Павла Петровича на лицъ, принадлежавшихъ къ большому двору и приближенныхъ къ особъ императрицъ.

Мысль великаго князя, что ему не оказывають должнаго уваженія и не хотять его оказывать,— была, однако, вполн'я основательна. Посл'я финляндскаго похода Павла Екатерина не скрывала своего невниманія къ нему, сосредоточивъ всю свою любовь и надежды на будущее на сыновьяхъ его, въ особенности на великомъ княз'я Александр'я Павлович'я, котораго она сама воспитывала и считала своимъ созданіемъ.

Царедворцы Екатерины видъли ея отношенія къ Павлу и ноступали сами сообразно съ этимъ; тысяча мелочей придворной жизни представляли для этого удобные случаи. Раздраженіе великаго князя вызывало новыя оскорбленія его враговъ, явно насмъхавшихся надъ его безсильнымъ гнъвомъ. За большими людьми следовали, по своей низости, и малые: такъ. камергеры, назначенные дежурить при маломъ дворъ, манкировали своей службой при опальномъ наслёдникъ и когда Растопчинъ, принужденный дежурить за своихъ товарищей, написаль имъ по этому поводу оскорбительное письмо, то быль удаленъ на время отъ службы по приказанію Императрицы., Не избалованный вниманіемъ, Павелъ Петровичъ быль такъ тронуть поступкомъ Растопчина, что съ тъхъ поръ считаль его самымъ преданнымъ себъ человъкомъ, хотя поступокъ Растопчина вызванъ былъ лишь тяжелою необходимостью нести тройную службу за ленивыхъ товарищей. Вообще мы не знаемъ случая, когда бы Екатерина чёмъ-либо выразила въ последнее время своего царствованія расположеніе къ своему сыну; напротивъ, она оставляла безъ всякаго вниманія его нужды и наносимыя ему обиды и сама, гдв можно было, относилась къ нему ръзко и пренебрежительно.

Преслѣдованіе Новикова и московскихъ мартинистовъ въ 1791 г. отчасти объясняется боязнью Екатерины, что они, составляя будто бы политическую партію, имѣвшую связи съ заграничными иллюминатами, въ то же время являются приверженцами Павла и могутъ дѣйствовать въ пользу

его, какъ масона. Она условонлась лишь тогда, вогда самое тщательное изследование дела новазало, что Павель не принималь никавого участія въ дёлахь мосвовскихъ масоновъ, н вогда самъ Павель съ презръніемъ отвергь, въ письмъ въ матери, всякія подоврівнія, назваль ихъ сплетнями передней. Расточая громадныя суммы окружавшимъ ее вельможамъ, Екатерина не баловала деньгами веливовнажескую чету; быть можеть, она считала излишнимъ потому, что онъ поили бы на воинскія упражненія Павла и на пособія германскимъ роднымъ Маріи Өеодоровны, а думать это она имъла основанія. Но зато неразумное увлеченіе Павла военными занатіями давало Екатеринъ постоянный поводъ въ насмъщвамъ. "По городу носился слухъ, шисала она, напримъръ, Салтынову, что великій князь къ морскому батальону не токмо прибавляеть нъсколько сотъ, но что онъ еще формируеть на Острову (каменномъ) полвъ гусаръ и нъсколько полковъ назаковъ. Всъ сіи служи въ народъ подають причину въ различнымъ толкамъ и буде ребячества пресъчь можно, то бы что скоръе, то лучше, а сказать бы, что въ Гатчинъ въ куклы играть можно безъ излишнихъ толковъ, но въ близости города все подвержено различнымъ толкованіямъ, а полезныхъ нътъ ни одной. Туть первое, что батушкина армія представляется". Съ своей стороны Навель изв'ящаль Екатерину, что онь "привыкь въ шиканамъ". При такихъ отношеніяхъ естественно было матери и сыну видеться какъ можно реже, и, действительно, Павелъ жилъ въ Петербургъ сравнительно весьма мало, прітвяжая туда обывновенно въ 24-му ноября, дню тезоименитства Еватерины, и убажая уже въ началъ февраля, да и во время пребыванія въ Зимнемъ дворцѣ часто уклонялся отъ оффиціальных правднивовь и встречь съ императрицей. "Великій князь прислаль сказать, - писала однажды Екатерина Салтывову, --что у него лихорадка и что онъ въ постели лежить. Я бы желала знать, что о семъ докторы говорять. Буде знаете, прошу мнѣ сказать".

Главнымъ пунктомъ раздора между Екатериной и великокняжеской четой были однако дёти и, главнымъ образомъ, великій князь Александръ Павловичъ. Изъ писемъ къ Гримму ясно, что объявленіе Александра наслёдникомъ престола

твредноложено было сделять вследь за его женитьбою. Этимь -отчасти объясилется ранній бракъ Александра на принцессів Баденской Лунэв, въ православін Елисаветв Алексвенть, устроенный Екатериной, помимо согласія родителей и соверневный 28 септября 1793 г. Но для исполненія этого плана нужно было, прежде всего, заручиться согласість самого Алексавдра Павловича, не возбуждая его сыновнихъ чувствъ. Два леца имъди на него вліяніе: воспититель его гр. Салтыковъ и ваставникъ Лагариъ; къ ихъ содъйствію и обратилась ниператрица. Салтыковъ, однако, какъ всегда действоваль уклончиво, выпутывансь изъ дворскихъ затрудненій, а Лагарить даже не допустиль императрицу высвазать ея илань, усивы дать ей понять въ течение двухчасового разговора, что -онъ вовсе не сочувствуеть этой насильственной мерв. Мало того, онъ сталъ прилагать всъ усилія къ тому, чтобы поселить добрыя отношенія между отпомъ и сыномъ. Повліявь вы этомъ отношении на своего воспитаннива, Лагариъ всячески заботился о томъ, чтобы добыться аудіенціи у Павла и предостеречь его. Безъ сомивнія, Екатерина заметила противодействие Лагариа ея намереніямь, уволивь его неожиданно въ конце 1794 г. отъ занятій со своимъ внукомъ. Но Лагариъ добился своего: предъ отъёздомъ, въ май 1795 г., онъ усивла представиться Павлу Петровичу въ Гатчина, не открывая тайны, уговоряль его изм'янить свое обращение съ д'ятьми, разсвяль всв сомненія, которыя поселили вь немь относительно привязанности къ мему детей; и советовалъ всегда обращаться къ нижь прямо, а отнюдь не чрезъ третье лицо (должно быть, Салтывова) и т. д. Павелъ Петровичъ обияль Лагариа, съ сердечнымъ изліяніемъ благодариль за добрые совъты, которымъ объщаль слъдовать и пригласиль его остаться на весь день въ Гатчинъ. Страннымъ, въроятно, показалось Павлу видеть своимъ союзникомъ республиканца, оказавшагося его единственнымъ защитникомъ въ такомъ важномъ для его будущиости двлв. Последствиемъ старании Лагариа было то, что съ весны 1795 г. вивсто одного раза въ недълю, великій князь Александрь, съ братомъ своимъ Константиномъ, стали твадить въ родителямъ въ Гатчину и Павловскъ четире раза и занималсь тамъ маневрами, ученьями и парадами; въ слѣдующемъ же 1796 г. фронтовыя занятія великаго князя Александра Павловича такъ расширились, что онъ ѣздилъ туда ежедневно, не исключая и праздниковъ, вы-ѣзжая туда въ 6 часовъ утра и возвращаясь въ Царское Село не ранѣе перваго часу дня, а часто ѣздилъ къ родителямъ и послѣ обѣда. Мало-по малу братья вошли во вкусъмелочей военной службы, отъ которыхъ рапѣе оберегала ихъ бабушка и стали тепло относиться къ отцу, особенно Константинъ, со страстью предавшійся изученію фронтоваго дѣла. Павелъ Петровичъ, съ своей стороны, дружески обращался съ дѣтьми, внушая имъ свои воззрѣнія, но легко было замѣтить, что искренній, порывистый Павелъ не вполнѣ довѣрялъ уклончивому характеру Александра и видѣлъ въ немълюбимца Екатерины и воспитанника Лагарпа. Недовѣріе это отчасти было не безосновательно...

Какъ бы то ни было, но въ 1795 г. и первая половина 1796 г. протекла для Павла въ сравнительно счастливыхъ семейныхъ условіяхъ. Великокняжеская чета оцечалена была только кончиною великой княжны Ольги Павловны, 15 января 1795 г., но 7 января она была обрадована рожденіемъ великой княжны Анны Павловны; 15-го февраля 1796 г., не имъя еще 17 лътъ, великій князь Константинъ Павловичь вступиль въ супружество съ 15-ти-летней принцессой Саксенъ-Кобургской Юліаной Генріеттой, нареченной Анной Өеодоровной; наконецъ 25 іюня 1796 года родился сынъ Николай. Императрица Екатерина принимала живое участіе во всёхъ этихъ семейныхъ радостяхъ великокняжеской четы, но, естественно, не могла сочувствовать сближенію Александра Павловича съ родителями, такъ какъ сближение это уничтожало всв ея планы. Поэтому она увидела необходимость прибъгнуть къ содъйствію великой внягини Маріи Өеодоровны и поэтому тотчасъ послъ крещенія Николая. Павловича въ Царскомъ Селъ, когда великій князь-отецъувхаль въ Павловскъ, она передала великой княгинв бумагу, въ которой она предлагала ей потребовать отъ Павла. Петровича отреченія отъ своихъ правъ на престоль въ пользу великаго внязя Александра Павловича; вмъстъ съ этимъ, она настаивала на томъ, чтобы Марія Өеодоровна скрвпила. своею подписью эту бумагу, какъ удостовърение ея собственнаго согласія на ожидаемый актъ отреченія. Марія Осодоровна наотръзъ отказалась исполнить желаніе Екатерины, и, скрывъ ея предложенія отъ своего супруга поспъшила условиться съ Александромъ Павловичемъ о дальнъйшемъ планъ дъйствій противъ настойчивыхъ домогательствъ императрицы.

Такимъ образомъ планъ Екатерины казался да и былъ въ действительности неосуществимымъ: содъйствовать увлонялись последовательно и Салтыковъ, и Лагариъ, и Марія Өеодоровна; даже то лицо, въ пользу котораго онъ быль составленъ, ничемъ не выражало желанія идти наперекоръ чувствамъ и правамъ отца. Императрица, однако, была убъждена въ неспособности Павла къ управленію имперіей и ръшила не отступать отъ своего намфренія. Но въ это самое время императрица занята была другимъ важнымъ семейнымъ деломъ-сватовствомъ шведскаго короля Густава IV на великой княжив Александрв Павловив. Вопросъ о ввроисповъданіи будущей шведской королевы и упрямство Густава внезапно разстроили дело, казавшееся поконченнымъ. Оскорбленная въ своемъ достоинствъ Екатерина почувствовала легкій ударъ паралича. На следующій день она оправилась и затемъ съ достоинствомъ простилась съ Густавомъ, но Павелъ Петровичъ, встретивъ его во дворце, повернулся къ нему спиною и убхаль въ Гатчину, не простившись съ нимъ. Въ его отсутствіе рѣшила покончить наконецъ съ мучившимъ ее дѣломъ о престолонаследіи: она решилась уже 16-го сентября объясниться съ самимъ Александромъ Павловичемъ и выяснить ему необходимость устраненія его отца отъ престола. Александръ просиль времени подумать, а 23 сентября писаль Аракчееву письмо, гдв именоваль отца "императорскимъ величествомъ".

Чёмъ бы кончилось это печальное дёло о престолонаслёдіи, можно сказать утвердительно только одно, что настойчивость императрицы могла бы въ концё концовъ поставить Павла Петровича въ тяжелое положеніе: ходили слухи, что 1-го января 1797 г. будеть обнародованъ весьма важный манифесть и что самъ Павелъ Петровичъ будетъ арестованъ и отправленъ въ заключеніе въ замокъ Лоде. Трудно сказать, какія чувства при такихъ слухахъ волновали Павла Петровича въ это время и хорошо ли жилось ему въ Гатчинъ осенью 1796 года. 5 ноября онъ объдалъ съ Маріей Осодоровной и приближенными ему лицами на Гатчинской мельницъ, когда внезапно явился туда изъ Гатчины арендаторъ ея, Штакеншнейдеръ и, найдя у себя великаго князя, сообщилъ ему, что въ Гатчину явился курьеръ съ извъстіемъ о тяжелой болъзни императрицы Екатерины.

Прибывь въ Гатчину, Павелъ Петровичъ нашелъ тамъ графа Ниволая Зубова, присланнаго братомъ его ки. Платономъ къ наследенку съ известиемъ объ апоплексическомъ ударъ, постигшемъ императрицу. Зубовъ, увидя наслъдника не . шель, а бъжаль нь нему съ отврытой головою, цаль предъ нимъ на колвна и донесъ о бевнадежномъ состояніи императрицы. Великій князь переміняєть тогда цвіть лица и дълается багровымъ, одной рукой поднимаетъ Зубова, а другой, ударяя себя въ лобъ, восклицаеть: "какое несчастіе!" и проливаеть слезы, требуеть варету, сердится, что нескоро подають, ходить быстрыми шагами вдоль и поперекь бесёдки, треть судорожно руки свои, обнимаеть великую княгиню, Зубова, Кутайсова и спраниваетъ самаго себя: "Застану ли ее въ живыхъ?" Словомъ, былъ вив себя... Опасались, чтобы быстрый переходь оть страха въ неожиданности не подъйствоваль сильно на его нервы. Кутайсовъ жалёль впослёд. ствіи, что не пустиль великому князю немедленно кровь-Тъмъ не менъе, Павелъ, очевидно, не вполнъ довърился и Зубову, и повхаль въ Петербургъ лищь тогда, когда явился въ нему нарочный отъ гр. Салтыкова, съумъвшаго и на этотъ разъ побъдоносно выйти изъ дворскихъ затрудненій. Въ пятомъ часу пополудни Павелъ Петровичъ, сопровождаемый супругой своей и некоторыми изъ Гатчинцевъ, уже вывхаль изъ Гатчины въ Петербургъ. Въ Софіи встретилъ онъ Растоичина, явившагося посланцомъ отъ великаго князя Александра Павловича и приказалъ ему следовать за собою; кромѣ Растопчина, цесаревича встрѣтили на пути его отъ Гатчины до Петербурга до 25 курьеровъ, всё съ однимъ и темъ же изв'ястіемъ. "Про'вхавъ Чесменскій дворецъ, разсказываетъ Растопчинъ, наслъдникъ вышелъ изъ кареты. Я привлекъ его

вниманіе на красоту ночи. Она была самая тихая и свётлая; холода было не болье 3°; луна то показывалась изъ-за облаковъ, то опать за оныя скрывалась. Стихін, накъ-бы въ ожиданіи важной персивны, пребывали въ молчаніи и царствовала глубован тишина. Говоря о погодъ, я увидълъ, что наслъдникъ устремилъ свой взоръ на луну и, при полномъ ен сіянін, могь я зам'єтить, что глава его наполнились слезами и даже текли слевы по лицу. Съ моей стороны преисполненъ бывъ важности сего дня, предань будучи сердцемъ и душою тому, кто восходиль на тронъ Россійскій, любя Отечество и представляя себъ сильно всъ послъдствія, всю важность перваго шага, всякое онаго вліяніе на чувство преисполненнаго здоровьемъ, пылкостью и необычайнымъ воображениемъ самовластнаго Монарха, отвыкшаго владеть собою, я не могь воздержаться отъ повелительнаго движенія и, вабывъ разстояніе между нимъ и мною, схватя его за руку, сказалъ: "Аћ, Monseigneur, quel moment hour Vous!" Ha это онъ отвъчаль, пожавь врънко мою руку: "Attendez, mon cher, attendez! J'ai vécu quarante deux ans. Dieu m'a soutenu; peut-être donnera-t-il la force et la raison pour supporter l'état auquel Il me destine. Espérons tout de Sa bonté \*)."

Въ Петербургъ великокняжеская чета прибыла въ 8<sup>1</sup>/2 часовъ вечера. Въ Зимнемъ дворцъ собравшіяся придворныя и высшія правительственныя лица встрътили Павла уже какъ государя, а не наслъдника. Примъръ для всъхъ подали великіе князъя Александръ и Константинъ Павловичи, явившіеся въ отцу въ гатчинскихъ своихъ мундирахъ, въ которыхъ прежде они не смёли показываться при дворъ Екатерины.

Даже завлятые недоброжелатели Павла Петровича, послё нёкотораго размышленія, должны были прійти къ заключенію, что думать объ устраненіи его отъ престолонаслёдія было возможно лишь при жизни Екатерины. "Но, заключаетъ Болотовъ, даже тогда всё трепетали и отъ помышленія одного о томъ, ибо всякій благомыслящій сынъ отечества легко могъ предусматривать,



<sup>\*) «</sup>Подождите, мой милый, подождите! Я прожиль сорокь два года. Госнодь меня поддерживаль. Быть можеть, Онь дасть мив силу и разумъ исполнить даруемое Имъ мив предназначение. Вудемъ надъяться на Его милость!»

что случай таковой могъ-бы произвесть безчисленныя бёдствія и подвергнуть всю Россію необозримымъ несчастіемъ, опасностямъ и смутнымъ временамъ и нанесть веливій ударъ ея славѣ и блаженству и потому чистосердечно радовался и благословлялъ судьбу, что сего не совершилось, а вступилъ на престолъ законный наслѣдникъ, и вступленіе сіе не обагрено было ни кровью, ни ознаменовано жестокостью, а произошло мирно, тихо и съ сохраненіемъ всего народнаго спокойствія. Всѣ радовались тому и не сомнѣвались уже въ томъ, что помянутая молва (о нежеланіи императрицы оставить престолъсвоему сыну) была пустая".

По прибытіи въ Петербургь Павель Петровичь и Марія Өеодоровна, прежде всего, отправились къ умиравшей императриць. Видя мать свою лежащей безъ движенія, великій княвь отдался, по свидетельству современниковъ, глубокой горести: онъ плакалъ, цъловалъ у нея руки и, вообще, проявляль всь чувства истинно любящаго сына. Ночь великій князь провель въ смежномъ со спальной Екатерины угольномъ кабинеть, куда призываль всьхь, преимущественно Гатчинцевь, съ къмъ хотълъ разговаривать или кому что-либо приказывалъ, такъ что всв эти лица поневолв должны были проходить мимо умиравшей государыни. Это была первая неумышленная ошибка Павла Петровича, давшая поводъ его врагамъ обвинять его въ неуважении къ матери. Вообще весь дворецъ ночью наполнялся постепенно прибывавшими, по приказанію Павла, гатчиндами, появленіе которыхъ въ ихъ своеобразныхъ формахъ во внутреннихъ комнатахъ дворца возбуждало всеобщее удивленіе придворныхъ, шепотомъ освъдомлявшихся другъ v друга о "новыхъ остготахъ", дотолъ невиданныхъ даже въ дворцовыхъ переднихъ.

Когда около трехъ часовъ утра великій князь Александръ Павловичъ возвратился наконецъ къ своей супругѣ, великой княгинѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ, не видавшей его съ вечера, то видъ годчинскаго его мундира, котораго великая княгиня никогда не видѣла на немъ при Екатерининскомъ дворѣ и надъ которымъ она постоянно смѣялась, вызвалъ у нея потоки слезъ: ей показалось, что изъ спокойнаго и пріятнаго мѣстопребыванія она внезапно перенесена въ крѣпость.

Следующій день, 6-го ноября, Павель Петровичь распоряжался уже какъ полновластный государь. "На разсвътъ черезъ 24 часа послъ удара", разсказываетъ Растопчинъ, "пошель наследникь въ ту комнату, где лежало тело императрицы. Сдёлавъ вопросъ докторамъ, имёютъ-ли они надежду, и получивъ въ ответъ, что никакой, онъ приказалъ позвать преосв. Гавріила съ духовенствомъ читать глухую испов'єдь и причастить императрицу Святыхъ Таинъ, что и было исполнено". "Вслъдъ затъмъ", говоритъ нридворная запись, "отдалъ приказаніе оберъ-гофмейстеру гр. Безбородко и генераль прокурору гр. Самойлову взять императорскую печать, разобрать въ присутствіи ихъ высочествъ великихъ князей Александра и Константина всъ бумаги, которыя находились въ кабинетъ императрицы и потомъ запечатавши сложить ихъ въ особое мъсто. Къ этому приступилъ его высочество самъ, взявъ традь, на которой находилось последнее писаніе ея величества, и положивъ ее, не складывая, уже на этотъ случай приготовленную, куда потомъ положили выбранныя изъ шкафовъ, ящивовъ и т. п. тщательно опорожненныхъ, собственноручныя бумаги, которыя послѣ были перевязаны лентами, завязаны въ скатерть и запечатаны камердинеромъ Ив. Тюльпинымъ присутствіи вышеупомянутыхъ высокихъ свидътелей". Та-же мъра была принята, въ присутствии великаго князя Александра, и по отношенію къ Платону Зубову.

Агонія императрицы Екатерины продолжалась послѣ пріѣзда Павла Петровича въ Зимній дворецъ еще сутки. Вечеромъ 6-го ноября, въ три четверти десятаго часа, великая Екатерина вздохнула въ послѣдній разъ и отошла въ вѣчность. Въ двѣнадцатомъ часу ночи, въ нридворной церкви, совершена уже была высшимъ духовенствомъ, всѣми сановниками и придворными чинами присяга на вѣрность Императору Павлу Петровичу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно кабинетному предначертанію Павла, въ первый разъ со времени Петра В., принесена была присяга, какъ наслѣднику престола, старшему сыну воцарившагося государя, великому князю Александру Павловичу.

## Царствованіе императора Павла.

I.

Наслѣдіе Екатерины Великой.—Темныя стороны ея царствованія и отношеніе къ нимъ императора Павла.—Дворъ и общество при вступленіи его на престоль.—Первыя распоряженія императора. — Мѣры по военной части. — Отношенія къ дворянству, крестьянству и духовенству.—Мѣры по гражданскому управленію. — Программа внѣшней политики.

Императрица Екатерина Вторая, еще при жизни своей получившая наименованіе Великой, оставляла Россію своему преемнику въ переходномъ состояніи. 34 года ея блестящаго царствованія представляли собой рядъ плодотворныхъ, запечатлънныхъ мыслію и любовью къ Россіи трудовъ для укръпленія и усиленія государства извив и устроенія его внутри. Элементы государственности и общественности, тихо соэръвавшіе при Елисаветъ Петровнъ, при Екатеринъ развернулись, достигли высшаго своего развитія; заслуга Екатерины и состоить главнымъ образомъ въ томъ, что она умъло направляла ихъ въ государственныхъ цёляхъ огромной имперіи, сообразно съ сложившимся до нея укладомъ русской жизни. Врагъ всякой ломки, государыня чутко прислушивалась къ пульсу государственной и народной жизни и, ничего не навязывая народу, давала просторъ удовлетворенію его потребностей, поскольку это не мъшало въ данную минуту кръпости и силъ государства. Въ этомъ смыслъ императрица не имъла точно опредъленной, застывшей въ подробностяхъ правительственной программы. Она не была поклонницей кръпостного права, теоретически осуждала его, а, между тъмъ, именно въ ея царствование дворянство получило зна-

ченіе правительствующаго класса, такъ какъ въ немъ только она могла найти элементы къ созданію русскаго общества въ широкомъ смыслъ этого слова. Очевидно, однако, что политическое и экономическое преобладаніе дворянскаго сословія представлялось ей временнымъ, потому что при ней же положены были прочныя основы къ возсозданію и укръпленію средняго класса народа ("третьяго сословія"). Каждая Екатерины по внутреннему строительству дарства совмъщала въ себъ и удовлетворение назръвшихъ потребностей государства, примънительно къ современнымъ условіямъ жизни народа, и съмена новыхъ реформъ, которыя, сообразно новымъ потребностямъ народа и государства, органически вытекали изъ старыхъ. Разъ навсегда-не существовало для Екатерины. Гибкій умъ ея, развитый и государственнымъ опытомъ, и тщательнымъ изученіемъ исторіи, намъчаль этапы въ народномъ развитін и изыскиваль для него болъе легкіе, болъе осуществимые пути. Государственная машина работала сильно, но тихо, безъ шума и толчковъ; проявленіямъ частныхъ неудовольствій, вліянію отдільныхъ личностей, Екатерина могла при этомъ не придавать особаго значенія.

Такая правительственная система отвъчала и особенностямъ ума и характера императрицы, и необходимости для нея послъ переворота, возведшаго ее на престолъ, опереться до времени на господствующее въ странъ сословіе. Однако, въ последніе годы своей жизни состаревшаяся императрица, окруженная недостойными любимцами и занятая по преимуществу внъшней политикой и семейными своими дълами, мало обращала вниманія на внутреннее состояніе государства. Постоянныя войны, давая Россіи вившній блескъ и возвышая ея политическое значеніе, повлекли за собою истощение силъ страны постоянными рекрутскими наборами, паденіемъ ціности бумажныхъ денегь, увеличеніемъ задолженности имперіи. Въ моментъ вступленія императора Павла на престолъ, Россія вела войну съ Персіей на Кавказъ. гдъ русскія войска, подъ командою графа Валеріана Зубова, ваяли уже Дербентъ, и готовилась начать войну съ Франціей, въ качествъ союзницы Австріи; объявленъ быль для

укомплектованія армін рекрутскій наборъ, а финансовыя средства государства, въ виду постоянныхъ возраставшихъ дефицитовъ, предполагалось, по плану князя Платона Зубова, увеличить перечеканкой мъдной монеты съ уменьшеніемъ ея цънности. Между тъмъ, расходы на армію въ значительной степени были непроизводительны, такъ какъ въ военное хозяйство и администрацію, по вліянію временщиковъ и безотвътственной власти командовавшихъ генераловъ, вкрались невъроятныя элоупотребленія: наличный составъ арміи далеко не совпадалъ съ ея численностью по спискамъ; масса рекруть не попадала даже въ армію, а поступала въ кръпостное владение высшихъ военныхъ чиновъ; деньги, отпускавшіяся на довольствіе солдать, также шли въ карманы ихъ командировъ, не стъсненныхъ уставами или положеніями. Гвардія пользовалась огромными преимуществами передъ арміей; но дисциплина въ ней была въ полномъ упадкъ, служба офицеровъ была легкой черезчуръ, такъ какъ они вовсе почти не занимались фронтовою частію. Дворянство, наполнявшее гвардію, числилось на служов большею частію лишь по спискамъ; многіе, вслъдствіе взяточничества полковыхъ канцелярій, записывались въ нее еще въ младенчествъ; между тъмъ полки и отдъльныя части въ арміи давались по пренмуществу гвардейскимъ офицерамъ. Все это приводило къ тому, что на льготное прохождение военной службы дворяне привыкли смотръть какъ на особую привиллегію своего сословія, хотя и въ ущербъ общегосударственнымъ интересамъ. Злоупотребленія въ гражданской администраціи и въ судахъ также достигли апогея; бездъятельность правительственныхъ установленій и органовъ, при повсем'єстной распущенности и отсутствіи контроля, была поразительна: даже въ сенать къ началу царствованія Павла было до 11.000 неръшенныхъ дълъ въ производствъ накопившихся годами. Донесенія иностранныхъ агентовъ и современныя русскія свидетельства вполне согласны между собою въ этомъ отношеніи. Бол'є вс'яхь страдало оть произвола властей крестьянское сословіе, большею частію закрівпощенное н несшее на себъ всю тягость государственныхъ и земскихъ повинностей.

Всв эти твневыя стороны картины царствованія Екатерины давно были сознаны ея сыномъ и наслъдникомъ. "По вступленіи нашемъ на всероссійскій императорскій престоль"; свидътельствуетъ самъ Павелъ въ одномъ изъ своихъ укавовъ, -- входя по долгу нашему въ различныя части государственнаго управленія, при самомъ начальномъ ихъ разсмотрвніи, увидвли мы, что хозяйство государственное, не взирая на учиненныя въ разныя времена измъненія доходовъ, отъ продолженія чрезъ многіе годы безпрерывной войны и отъ другихъ обстоятельствъ, о которыхъ, яко о прошедшихъ, издишнимъ считаю распространяться, подвержено было крайнимъ неудобностямъ. Расходы превышали доходы. Педостатокъ годъ отъ года возрасталъ, умножая долги внутренніе и вившніе; къ наполненію же части такового недостатка ваимствованы были средства, большой вредъ и разстройство за собою влекущія. Въ трудномъ семъ положеніи предпочли мы однако-жъ искать поправленія подобныхъ вредныхъ средствъ и преграды имъ на будущее время, а потомъ уже положить лучше и достаточнишее основание государственному хозяйству". Изъ золъ екатерининскаго царствованія которыя необходимо было пресвчь въ самомъ началв своего правленія, Павелъ указалъ наиболъе важныя: огромное количество находившихся въ обращении "банковыхъ ассигнацій, которыя мы всегда признавали и признаемъ истиннымъ общенароднымъ долгомъ на казнъ нашей и тъмъ свяшеннъйшимъ, что онъ пособствовалъ нуждамъ государственнымъ"; "распространеніе военнаго пламени, которое изъ вознамъреннаго предъ вступленіемъ нашимъ на престолъ содъиствія большими силами противу французовъ неминуемымъ было бы слъдствіемъ"; "тягость для подданныхъ нашихъ уже готовую отъ умноженія арміи, для котораго и наборъ рекруть по одному со ста быль тогда же предписанъ"; "сборъ провіанта и фуража, сопрягавшій съ собою безмърное для поселянъ изнуреніе, подвергая ихъ злоупотребленіямъ, которыя въ подобныхъ случаяхъ едва ли какое бдъніе предостеречь можеть", "необузданное своевольство съ каковымъ предназначенныхъ на военную службу людей растаскивали на домашія услуги, на поселенія въ собственныхъ деревняхъ и на такія употребленія, хотя при войскахъ, кои не для нужды и помощи оныхъ, но для одной прихоти и суетнаго оказательства служили"; своевольство это для Павла было тімь возмутительніве, что оно мізшало облегченію поселянь "въ пункті самомъ важнічшемъ, гді сіи добрые и полезные члены государства жертвують своею собратією на оборону отечества" "Флоты", говорится въ другомъ изъ указовъ Павла, "съ восшествіемъ нашимъ на прародительскій престоль, приняли мы въ такомъ ветхомъ состояніи, что корабли, составляющіе оные, большею частію оказались, по гнилости своей, на службу неспособными"

Все это было правдой, но правдой на столько ръзкой, что, конечно, не сыну Екатерины следовало подчеркивать ее въ оффиціальныхъ документахъ, объявлять о ней съ высоты престола. Но въ этомъ проявились личныя свойства Павла: его запальчивость, неосторожная прямолинейность; въ своихъ стремленіяхъ къ правдъ, къ возвеличенію попранной справедливости, онъ мало думалъ о способахъ къ достиженію намъченной цъли и вовсе не заботился о впечатлъніи, какое производили эти способы. Въ своемъ увлеченій императоръ не видълъ даже, что способы эти могли производить эло гораздо большее, чъмъто, которое они имъли цълью уничтожить. Въ борьбъ съ установившимися въ послъдніе годы царствованія Екатерины злоупотребленіями, проникшими во всъ стороны государственной и общественной жизни, необходимы были для новыхъ императора тв именно качества, которыми въ высокой степени обладала его мать: уравновъшенная осмотрительность и тонкій такть, доказывавшіе, что императрица умъла управлять собой даже болъе, чъмъ своими подданными.

Павелъ не умълъ управлять собой, не владълъ своими чувствами, а въ борьбъ, имъ задуманной это былъ большой минусъ не только для личности самого борца, какъ бы онъ ни былъ могущественъ, но и для самого дъла: въ горячкъ пробудившихся страстей утрачивалось чувство мъры, спокойное пониманіе окружавшей обстановки и, что важнъе всего, на первый планъ въ борьбъ выступали мелочи, затемнявнія сущность самаго дъла, а иногда и вовсе его упразднявшія.

Быстрота, съ какой новый императоръ приводилъ свои ръшенія въ исполненіе, не останавливаясь ни предъ какими препятствіями, усиливала невыгодное впечатлівніе, какое производилъ характеръ дъйствій Павла на современниковъ. Вотъ почему въ свидътельствахъ ихъ объ императоръ Павлъ и его царствованіи мы, въ большинствъ случаевъ, видимъ не изложеніе фактовъ или анализъ ихъ, сколько разсказъ пережитыхъ впечатлвніяхъ. впечатлънія Эти общи, такъ могущественны для современниковъ, что историкъ не можетъ не признать ихъ, даже при доказанной обманчивости многихъ изъ нихъ, -- также за историческій фактъ, наряду съ другими имъющій безспорное право на спокойное обсуждение и безпристрастную оцънку.

Дворъ и столичное общество уже издавна настроены были противъ Павла Петровича: знали гатчинскіе порядки и боялись установленія ихъ въ Петербургъ и по всей Россіи: холодность въ отношеніяхъ между императрицей и сыномъ также извъстна была всъмъ и каждому, и стоустая молва разносила даже въ глухой провинціи въсть о томъ, Павель будеть отстранень отъ наслъдованія престола въ пользу великаго князя Александра Павловича. Высшіе чины двора и имперіи, даже неповинные въ злоупотребленіяхъ, привыкли относится къ Павлу какъ къ мертвому человъку; другіе увърены были въ своей безнаказанности; съ надеждой на лучшее будущее встръчали восшествіе Павла лишь низшіе классы народа. Общее чувство въ обществъ быль "страхъ, такъ какъ всв хорошо знали характеръ Павла". Самъ Павелъ не обманывался въ чувствахъ къ себъ двора и общества. "Меня никогда не допустять взойти на престолъ", говорилъ онъ графинъ Розенбергъ за пятнадцать еще лътъ до кончины Екатерины: "и я на это не стану разсчитывать но если судьба доведеть меня до этого, не удивляйтесь тому, что, какъ вы увидите, я сделаю Вы знаете мое сердце но вы не знаете этихъ людей, а я знаю, какъ нужно ими управлять".

Обстоятельства, сопровождавшія восшествіе Павла на престоль, еще не совсъмъ выяснены, но несомивню, что всеобщее покорное признаніе его наслъдникомъ Екатерины во

время смертельной ея агоніи не изгладили въ немъ чувствъ недовфрія и подозрительности. Къ екатерининскимъ вельможамь недовъріе это было естественнымъ последствіемъ прошлаго. Даже Безбородко, вручившій Павлу зав'ящаніе Екатерины, устранявшее его отъ престола, быль, говорять, встръченъ вопросомъ о причинъ его поступка, и Безбородко находчиво указалъ на то, что, принимая въ 1762 г. присягу Екатеринъ, онъ присягалъ въ то же время и великому князю Павлу Петровичу, какъ ея наслъднику. Неудивительно, что Павелъ спъшилъ перенести въ Петербургъ свою гатчинскую обстановку, окружить себя людьми, на преданность которыхъ онъ считалъ возможнымъ положиться. Комендантомъ въ городъ назначенъ былъ Аркачеевъ, занявшій въ Зимнемъ дворцъ покои бывшаго фаворита князя П. А. Зубова; гатчинцы: Растопчинъ, Кушелевъ, и Котлубицкій, произведенные въ генералъ-мајоры, назначены были, вмъстъ съ С. И. Плещеевымъ, адъютантами при особъ императора, причемъ-Растопчинъ назначенъ былъ докладчикомъ по военной части. 10 ноября въ Петербургъ вступили гатчинскія войска; они размъщены были по гвардейскимъ частямъ, причемъ офицеры поступали въ гвардію чиномъ въ чинъ. Вызваны были въ Петербургъ давніе сторонники опальнаго цесаревича: князь Репнинъ, пожалованный въ фельдмаршалы кн. Александръ Куракинъ, назначенный вице-канцлеромъ, и братъего, кн. Алексъй, на котораго 6-го декабря возложены были обязанности генералъ-прокурора. Не забыть быль и "ближній человікь къ императору, камердинерь Ивань Павловичъ Кутайсовъ, пожалованный "въ разсужденіи долговременной и усердной его службы въ гардеробмейстеры пятаго класса" и получившій въ завъдываніе дворцовую прислугу. Зимній дворецъ измѣнилъ свою физіономію. Въ ночь послѣ смерти Екатерины великій князь Александръ, вмість съ Аркачеевымъ, уже разставлялъ вокругъ дворца новыя пестрыя будки и часовыхъ "Повсюду загремъли шпоры, ботфоргы, тесаки, и, будто по завоеваніи города, ворвались въ покои вездъ военные люди съ великимъ шумомъ". "Дворецъ какъ будто обратился весь въ казармы: внутренніе бекеты (караулы), безпрестанно входящіе и выходящіе офи-

церы съ повелъніями, съ приказами, особливо, поутру, стукъ ихъ сапоговъ, шпоръ и тростей, --- все сіе представляло совсъмъ новую картину, къ которой мы не привыкли. Тутъ ужъ тотчасъ замътно было, сколь государь страстно любилъ все военное, а особливо точность и аккуратность въ движеніяхъ... Для меня непонятнымъ сділалось, отчего государь возымълъ къ своему народу такую недовърчивость". "Весь прежній блескъ, вся величавость двора исчезли. Вездъ въ немъ и вокругъ него появлялись солдаты съ ружьями. Знаменитъйшія особы, первостепенные чиновники, управлявшіе государственными дълами, стояли какъ бы уже лишенные своихъ должностей и званій, съ поникнутой головой, непримътные въ толпъ народной. Люди малыхъ чиновъ, о которыхъ день тому назадъ никто не помышлялъ, никто почти не зналъ ихъ, -- бъгали, повелъвали, учреждали". Новая, невиданная военная обстановка, конечно, вызывала сначала рядъ недоразумъній, иногда смъшныхъ, часто прискорбныхъ. Графиня Ливенъ, воспитательница великихъ княженъ, проходя аппартаментами дворца мимо караула, испугалась, услышавъ новыя командныя слова офицера, вставшаго при ея появленіи: "вонъ!", (къ ружью): караулъ отдавалъ ей честь.

Хотя сотрудники Екатерины и поняли, что при новомъ государъ имъ уже не было мъста въ управленіи, за исключеніемъ Безбородко, сумъвшаго заручиться его довърісмъ, но лично къ каждому изъ нихъ Павелъ не проявлялъ немилости. Многіе изъ нихъ, какъ напр. князь Зубовъ, графъ Остерманъ, осыпаны были даже сначала наградами, наравнъ съ гатчинцами; вмъстъ съ тъмъ, бригадиру Алексъю Бобринскому, сыну кн. Григорія Орлова, пожалованъ былъ графскій титулъ и имінія, которыя предназначались ему при Екатеринъ. Зато люди, извъстные своими элоупотребленіями или заподозрънные въ нихъ, или сами спъщили удалиться отъ двора, или увольняемы были отъ службы. Одинъ изъ нихъ, Турчаниновъ, завъдывавшій при Екатеринъ Канцеляріей Строеній, даже бъжаль изъ столицы и пропаль безслѣдно. Стараясь показать, OTP новый императоръ позабылъ обиды, нанесепныя великому князю, Павелъ не

забылъ и опальныхъ прошлаго царствованія: дарована была свобода Новикову и Радищеву, а Костюшкъ, вмъстъ съ другими польскими плънными, позволено было выъхать за границу, причемъ пожаловано было ему 80.000 р. Заключенныхъ въ тайной экспедиціи повельно было освободить всвхъ безъ изъятія; прощены были и нижніе чины, находившіеся подъ судомъ и следствіемъ, кроме обвиненныхъ въ важныхъ преступленіяхъ. Но, вмъсть съ тъмъ, Павелъ желалъ воздать должное памяти отца своего, Петра II, и совершить загробное его примиреніе съ Екатериной II. По совъту, какъ говорять, Плещеева, прахъ Петра выкопанъ быль изъ могилы его, находившейся въ Александро-Невской лавръ, императоръ возложилъ на него корону, и затвиъ гробъ Петра быль торжественно похоронень въ Петропавловскомъ соборъ, одновременно съ гробомъ Екатерины. Вслъдъ затъмъ понесли наказание главные "пособники" Екатерины при восшествія ея на престоль: князу Өедору Барятинскому и графу Алексъю Орлову-Чесменскому запрещенъ былъ въвздъ въ столицы, а княгинъ Дашковой, жившей въ Москвъ, приказано было выъхать въ дальнія свои деревни, "припамятовавъ происшествія, случившіяся въ 1762 г.". Такимъ образомъ, желанія умершаго наставника Павла, графа Петра Ивановича Панина, чтобы новый императоръ, при восшествін своемъ на престолъ, торжественно осудиль бы царствование матери, далеко не осуществились, и желчные манифесты, заранъе заготовленные имъ съ этою целью, остались спокойно лежать въ кабинетъ государя "на память будущимъ въкамъ".

Темныя стороны царствованія Екатерины болье или менье сознавались всьми, даже ея приверженцами: "сынь Екатерины могь быть строгимь и заслужить благодарность отечества", писаль по этому поводу Карамзинь. Но мелочной характерь первыхь распоряженій Павла, особенно по военной части, ихъ крайняя поспышность, не могла пронзвести выгоднаго впечатльнія на общество уже потому, что они выдвигали на первый плань внышность въ ущербь содержанію, и стысняли личную свободу даже въ частныхь отношеніяхь. Въ массы мырь мелочныхь, иногда странныхь

для людей въка Екатерины, обладавшихъ широкимъ кругозоромъ, исчезли для общества постановленія дъйствительно полезныя, запечатлённыя государственнымъ умомъ. Изданіемъ военныхъ уставовъ въ первые же дни своего царствованія императоръ уничтожалъ безпорядки, вкравшіеся въ военное хозяйство, улучшаль быть солдата и даваль арміи прочную организацію; но эти положительныя достоинства военныхъ реформъ Павла выяснялись не сразу, а между тъмъ, на всъхъ, даже на военныхъ, произвели отталкивающее и смъшное впечатление новая, въ гатчинскомъ духе, обмундировка войскъ съ пуклями и косами, напоминавшая давнія времена Фридриха II и Петра III, строгое изученіе тайнъ экзерцирмейстерства, "духъ капральства, умертвившій благородный духъ воинскій". Духъ иниціативы, "умничанья" по воинской части, прославившій войска Екатерины, быль упразднень, а на его мъсто поставлено было строгое исполнение дисциплинарныхъ требованій уставовъ и инструкцій и сліпое повиновеніе: требовались не люди, а машины, а нравственная сила войскъ, благодаря которой одержаны были героическія побъды Румянцева и Суворова, несмотря на техническія и матеріальные недостатки въ войскахъ, - не ставилась ни во что. Можно представить себъ негодование Суворова, когда онъ увидълъ своихъ "чудо-богатырей" въ "неудобно-носимыхъ обрядахъ", выдълывающихъ всъ гатчинскія экзерциціи! Отсюда цільй потокъ іздкихъ сарказмовъ, вышедшихъ изъ глубины его наболъвшаго сердца; отсюдаего попытки дълать представленія государю. Но въ этихъ представленіяхъ Павелъ видёлъ одно лишь ослушаніе, такъ какъ другіе екатерининскіе генералы, даже фельдмаршалы, спъщили исполнить желанія его и даже посъщали устроенный въ Зимнемъ дворцъ "тактическій классъ", гдъ подъ надзоромъ Аракчеева читалъ лекціи по строевой части новаго устава гатчинецъ Каннабихъ, ранъе бывшій учителемъ фехтованія. По разсказамъ Ермолова, быть можеть преувеличеннымъ, Каннабихъ такъ поучалъ своихъ слушателей: "Э, когда командують: позводно направо, офицеръ говорить коротково; э, когда командуютъ позводно налъво, то просто налъво. Офицеръ, который туть стоялъ, такъ эспантонъ

держаль и такъ маршироваль и только всего и больше ничего". Повърка знанія новаго устава производилась на вахть-парадъ, который императоръ производилъ поочередно разнымъ частямъ войскъ ежедневно на площади Зимняго дворца и на которомъ должны были присутствовать всв офицеры гвардіи. Ни одна мелочь не ускользала тогда отъ зоркаго взгляда Павла, и виновные въ упущеніяхъ сейчасъ же подвергались взысканіямъ, а ніжоторые прямо съ парада на особыхъ фельдъегерскихъ тройкахъ отправляемы были въ дальніе батальоны. Главный инспекторъ, Аракчеевъ, бывшій идеаломъ для прочихъ, быль ненавидимъ за безчеловъчные поступки съ солдатами и за дерзкое поведеніе съ офицерами. Жестокость его съ нижними чинами простиралась до того, что онъ однажды схватилъ гренадера за усы и оторваль оные вмъсть съ мясомъ. При смотръ екатеринославскаго гренадерскаго полка, который онъ посланъ быль инспектировать, онь при всъхъ назваль знамена этого полка, столь прославившагося своими боевыми заслугами, екатерининскими юбками. Можно вообразить, съ какимъ негодованіемъ должны были выслушать офицеры въка Екатерины слова эти, произнесенныя человъкомъ, никогда не бывавшимъ на войнъ! Павелъ зналъ о неудовольствіи офицеровъ и охотно разръщалъ желавшимъ выйти въ отставку. Убылыя мъста замъщаемы были гвардейскими офицерами, числившимися въ отпуску: начальникамъ губерній приказано было немедленно выслать ихъ въ Петербургъ. Многіе изъ нихъ, записанные на службу съ дътства, никогда не являлись на нее, хотя по существовавшимъ злоупотребленіямъ производились изъ чина въ чинъ. По указу Павла, дворяне могли поступить теперь въ гвардію не йначе, какъ только нижнимъ чиномъ, а если "будутъ не прилежны къ службъ и не въжливы, также усмотрятся во фракахъ одътыми и дълать шалости по городу, то будуть выписаны въ солдаты въ полевые полкп". Мъры эти, принятыя на другой же день послъ восшествія Павла на престолъ, имъли цълью прекратить ненавистный для него служебный "разврать" дворянъ, но внезапность этихъ мфръ и суровый ихъ характеръ, послъ правильной жизни при Екатеринъ, произвели ощеломляющее дъйствіе. "Вездъ и вездъ слышны были одни только сътованія, озлобленія и гореванія; вездъ воздыханіе и утираніе слезъ, текущихъ изъ глазъ матерей и сродниковъ; никогда такое множество слезъ проливаемо не было, какъ въ сіе время". Придворные чины также подверглись ограниченіямъ: не исполнявшіе обязаностей военной службы, но числевшіеся въ полкахъ камергеры, камеръюнкеры и др. были исключены изъ списковъ.

Должна была переучиваться жить "по-гатчински" и столица, въ угодность привычкамъ новаго государя. "Міръ, говорить современникъ, живетъ примъромъ царя... Царь самъ за работою съ ранней зари, съ шести часовъ утра! Генералъ-прокуроръ каждый день отправлялся съ докладами во дворецъ съ 51/2 часовъ утра. Приходя къ графу Н. И. Салтыкову (президенту военной коллегіи) въ исходъ шестого часа утра, не одинъ разъ находилъ я его не въ томъ, другомъ комитетъ подъ предсъдательствомъ наслъдника. Въ канцеляріяхъ, въ департаментахъ, въ коллегіяхъ вездъ въ столицъ свъчи горъли съ пяти часовъ утра... Сенаторы съ восьми часовъ утра сидъли за кресломъ". Въ 10 часовъ вечера Павелъ ложился спать, и вслъдъ затъмъ замирала жизнь и въ Петербургъ: не ложившеся еще на ночной отдыхъ обыватели, для избъжанія придирокъ полиціи, завъшивали окна двойными занавъсами и запирали ставнями. Днемъ жизнь обывателя также поставлена была была въ рамки особыми полицейскими распоряженіями. Уже утромъ 8-го ноября воспрещено было употребленіе круглыхъ шляпъ, отложныхъ воротниковъ, фраковъ, жилетовъ, саноговь съ отворотами, длинныхъ панталонъ, а также завязокъ на башмакахъ и чулкахъ, вмъсто которыхъ предписывалось носить пряжки: все это были моды "развратной", революціонной Франціи; зато всемь обывателямь изъ дворянь и чиновниковъ велъно было носить пудру и косичку, или гарбейтель, а волосы зачесывать назадъ, а отнюдь не на лобъ. Для уничтоженія роскоши указано было число лошадей для вывзда, сообразно рангамъ владвльцевъ. Экипажамъ и пъщеходамъ вельно было останавливаться при встречь съ высочайшими особами, и тв, кто сидель въ

экипажахъ, должны были выходить изъ нихъ для отданія поклона; дамы отдавали этотъ поклонъ, стоя на подножкъ. Въбздъ и выбздъ изъ города подлежалъ строгому контролю: на заставахъ устроены были шлагбаумы, выкрашенные въ черную краску съ бълыми полосами, и караульные офицеры вели списки проважающихъ, которые каждый день докладывались императору. За нарушеніе всёхъ этихъ правилъ, хотя бы невольное, обыватели подвергались строгимъ взысканіямъ, и они оттого постоянно находились въ напряженномъ состояни. По свидътельству современника, пельзя было не замътить съ перваго шага въ столицъ, какъ дрожь, и не отъ стужи только, словно эпидемія; всъхъ равно пронимала, "особенно послъ счастливаго времени, проведеннаго нами при Екатеринъ, царствование которой отличалось милостивою снисходительностію ко всему, что не носило характера преступленія".

Тяжелое впечатлъніе усиливалось неразумными или предательскими мърами петербургскаго военнаго генералъгубернатора, Н. П. Архарова, спъшившаго исполнять распоряженія Павла Петровича во что бы то ни стало. На другой же день послъ восшествія Павла на престоль, человъкь двъсти солдать и драгунь, раздъленныхъ на три или на четыре партіи, бъгали по улицамъ и, во исполненіе повельнія, срывали съ проходящихъ круглыя шляпы и истребляли ихъ до основанія; у фраковъ обръзывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотренію начальника партіи, капрала и унтерь-офицера полицейскаго. Кампанія была быстро и побъдоносно кончена: въ 12 часовъ утромъ не видали уже на улицахъ круглыхъ шляпъ, фраки и жилеты приведены въ несостояніе дібіствовать, и тысяча жителей Иетербурга брели въ дома ихъ жительства съ непокровенными главами и разодранномъ одъяніи, полунагіе". Усердная не по разуму полиція, подъ видомъ желанія угодить новому императору, дълала и отъ себя странныя распоряженія; такъ, напр., запрещено было употребленіе словъ: "курносый" и "Машка". Идя далве по тому же пути, Архаровъ, спустя нъсколько мъсяцевъ, дошелъ до того, что именемъ государя приказалъ всъмъ домовладъльцамъ Петербурга перекрасить свои дома, по образцу шлагбаумовъ, въ форменные любимые императоромъ цвъта: черный и бълый, расположенные въ шахматномъ порядкъ. Узнавъ объ этомъ, Павелъ вскричалъ: "развъ я дуракъ, что ли, чтобы отдавать подобныя приказанія?" и велълъ Архарову выъхать въ деревню. Императрица Марія Федоровна была права, когда писала по этому случаю Нелидовой: "все это падаетъ на нашего добраго императора, который несомнънно и не думалъ отдавать подобнаго приказанія, существующаго, какъ я знаю, по отношенію къ заборамъ, мостамъ и солдатскимъ будкамъ, но отнюдь не для частныхъ домовъ. Архаровъ—негодяй".

Императоръ не догадывался, что режимъ произвола, который онъ устанавливаль, должень быль развращающимъ образомъ дъйствовать, прежде всего на ближайшихъ исполнителей его воли: Архаровъ, "негодяй", не смълъ быть такимъ при Екатеринъ, Между тъмъ люди, подобные Архарову, внушали страхъ; одно ихъ слово, одна ихъ секретная аттестація могли повлечь за собою для всякаго, возбудившаго ихъ неудовольствіе, тяжелыя последствія, такъ какъ подозрительный, но готовый на борьбу императоръ въ малейшемъ хотя бы невольномъ уклоненіи отъ исполненія его воли, видълъ ослушание и проявление "французской заразы", "якобинства". Для ближайшихъ сотрудниковъ императора было выгодно поддерживать въ немъ нервное настроеніе духа, его боязнь заговоровъ противъ его особы, чтобы доказать свое усердіе и направлять его волю сообразно личнымъ своимъ выгодамъ. Архаровъ былъ первымъ изъ рода тъхъ доносителей, которые возмущали душевный покой государя. Атмосфера шиіонства, ложныхъ доносовъ, водворялась такимъ образомъ въ столицъ. Въ гвардіи въ скоромъ времени убъдились, что о каждомъ словъ, произнесенномъ офицерами, доносилось, куда слъдуеть, Каждое неосторожное раздувалось въ государственное преступленіе, каждому доносу придавалось значеніе. Между томъ, Павель по природъ склоненъ быль къ великодушію. Когда Архаровъ довелъ однажды до свъдънія государя ложный доносъ двороваго человъка на только что оставившихъ службу въ гвардіи полковника Дмитріева, впоследствіи министра юстиціи, и штабсъкапитана Лихачева, что они будто бы умышляють на его жизнь, Павелъ Петровичь въ самый день Рождества 1796 г. призваль обвиняемыхъ къ себъ въ присутствіи всего двора, офицеровъ гвардіи, высшихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, и объявилъ имъ о доносъ. "Хотя мнъ, прибавиль онь, и пріятно думать, что это клевета, но со всвиь тъмъ я не могу оставить такого случая безъ уваженія. Впрочемъ, я самъ знаю, что государь такой же человъкъ, какъ и всъ; что и онъ можеть имъть и слабость и пороки, но я такъ еще мало царствую, что едва ли могъ успъть сдълать кому-либо какое здо, хотя бы и хотълъ того". Помолчавъ немного, заключилъ сими словами: "Если же хотъть, чтобы меня только не было, то надо же кому-нибудь быть на моемъ мъстъ, а дъти мои еще такъ молоды!" При этомъ всъ присутствующие бросились къ государю и цъловали его кто въ руку, кто въ плечо. Императоръ былъ тронуть до слезь и, придя къ императрицъ, сказаль ей: "Теперь я увъренъ, что кръпко сижу на престолъ; я сейчасъ получиль новую присягу". Когда же невиновность Дмитріева и Лихачева обнаружилась, они были вновь призваны къ императору: "подойдите, сказаль онъ, поцълуемся" и пригласиль ихъ къ своему объденному столу. Этотъ благородный образъ дъйствій Павла произвель на всъхъ наилучшее впечатлъніе. "Сколько я ни пораженъ былъ", разсказываетъ самъ пострадавшій, Дмитріевъ, - "въ ту минуту, когда увидълъ себя выставленнымъ на позорище всей столицы, но ни тогда, ни послъ не возставала во мнъ мысль къ обвиненію государя; напротивъ того, я находилъ еще въ таковомъ поступкъ его что-то рыцарское, откровенное и даже нъкоторое внимание къ гражданамъ. Безъ сомнъния, онъ хотъль показать, что не хочеть ни въ какомъ случав двиствовать подобно азіатскому деспоту, скрытно и самовластно. Онъ хотълъ, чтобы всъ знали причину, за что взятъ подъ стражу сочленъ ихъ, и равно причину ихъ освобожденія". Но, разумъется, эпизодъ съ Дмитріевымъ и Лихачевымъ быль однимъ изъ немногихъ единичныхъ случаевъ, когда обвиняемые могли предстать лично передъ монархомъ; въболь-

шинствъ же случаевъ, вслъдствіе усвоенной Павломъ ложной системы, онъ самъ отдавалъ себя въ руки окружавшихъ его людей. "Наружная веселость, говорить Дмитріевъ, не заглушала скрытнаго страха и не мъшала коварнымъ царедворцамъ строить ковы другъ противъ друга, выслуживаться тайными доносами и возбуждать недовърчивость въ государъ, по природъ добромъ, щедромъ, но вспыльчивомъ". И. В. Лопухинъ, върный, искренній слуга Павла, не продержался и двухъ мъсяцевъ при его дворъ и удалился въ Москву. "Я увъренъ, пишетъ онъ, что при ръдкомъ государъ больше, какъ при Павлъ I, можно было бы сдълать добра для государства. если бы окружавшие его руководствовались усердіемъ къ отечеству, а не видами собственной корысти". Хотя Павелъ, по отзыву того же Лопухина, "къ строгости побуждался стремленіемъ любви, правды и порядка, коего разстройство увеличивалось иногда въ глазахъ его преубъжденіемъ", но этою строгостью что пользовались царедворцы въ личныхъ цъляхъ, а между тъмъ ея послъдствія часто были ничьмъ не вознаграждаемы даже тогда, когда Павелъ узнаваль о злоупотребленіи его дов'вріемъ. Тоть же Лопухинъ счелъ нелишнимъ для себя, даже удалившись отъ двора, послать на кафтанъ признанному любимцу Павла бълаго бархату съ золотыми травками. До конца жизни Лопухинъ не подозръвалъ, однако, что довъріе государя къ нему и другу его, Плещееву, было подорвано доносомъ на нихъ Растопчипа, которому они мъщали при дворъ; онъ, какъ самъ разсказываетъ, сообщилъ императору, что мартинисты умышляли на жизнь Екатерины и что Лопухину поручено было будто бы исполнить ихъ замыселъ. "Я съ удовольствіемъ зам'ятилъ, говорить самъ Растопчинъ, что этотъ разговоръ нанесъ мартинистамъ смертельный ударъ и произвелъ сильное брожение въ умъ Павла, крайне дорожившаго своею самодержавною властію и склоннаго вид'ять во всякихъ мелочахъ признаки революціи: Лопухинъ, успъвши написать всего одинъ указъ о пенсіи какой-то камеръ-юнгферф, отправленъ въ Москву сенаторомъ".

Смягчающее, сдерживающее вліяніе на Павла оказывала его супруга, императрица Марія Өеодоровна, и старый

его другъ, фреилина Катерина Ивановна Нелидова, вновь появившаяся при дворъ. Императрица Марія, не надъясь на свои силы и извъдавъ на опытъ чистоту побужденій Нелидовой, пожелала сблизиться съ нею. 12 ноября императрица назначена была начальствовать Воспитательнымъ обществомъ благородныхъ дъвицъ; въ этотъ же день она посътила Смольный, увидалась тамъ съ Нелидовой и тогда же заключила дружественный союзъ съ ней навсегда. Видимою цълью союза было благо императора и имперіи. "Единеніе это, зам'вчаеть по этому поводу графиня Головина, было для всъхъ удивительнымъ, если бы вскоръ не стало яснымъ, что оно основывалось на личномъ интересъ: безъ m-lle Нелидовой императрица не могла разсчитывать имъть какое-либо вліяніе на своего супруга, какъ это и было потомъ доказано; точно также и Нелидова безъ императрицы, въ стремленіи своемъ вести себя всегда прилично. не могла бы играть при дворъ той роли, которою она пользовалась, и нуждалась поэтому въ расположении императрицы, бывшей какъ бы защитой ен репутаціи". Дъйствительно, Марія Өеодоровна и въ особенности Нелидова во многихъ частныхъ случаяхъ сдерживали императора и предостерегали отъ опрометчивыхъ ръшеній по первому впечатлънію; но это женское вліяніе по существу своему было только палліативомъ въ общемъ ходъ событій, такъ какъ кореннымъ образомъ не могло измънить ни правительственной системы императора, ни характера его дъйствій. Павель, съ своей стороны, цениль привязанность къ себъ объихъ подругъ и доказалъ это на дълъ. Императрица должна была по закону получать по 500.000 р. въ годъ, но Марія Өеодоровна, по особому установленію Павла, получала милліонъ, потому что, какъ выразился императоръ, "она совътомъ и согласіемъ своимъ помогла Намъ утвердить на предбудущія времена тишину, спокойствіе и блаженство государства въ образъ и порядкъ наслъдства, слъдственно помогла утвердить судьбу и состояніе родовъ фамиліи Нашей, чъмъ Мы ей, какъ виновницъ блаженства сего, и одолжены". Нелидова упорно отказывалась всегда отъ всякихъ пожалованій, но Павелъ пожаловалъ ея матери имфніе

съ 2.000 душъ крестьянъ и осыпалъ наградами ея родственниковъ.

Сыновей своихъ императоръ назначилъ полковниками: великаго князя Александра Павловича—Семеновскаго полка, Константина Павловича-Измайловского полка и малолътняго Николая Павловича-Конной гвардіи. Вмъстъ съ тъмъ, на наслъдника возложены были обязанности военнаго генераль-губернатора, совмъстно съ Архаровымъ. Павелъ желаль посвятить своего наследника въ ходъ государственныхъ дълъ и началъ, разумъется, съ дълъ военныхъ. Оба старшіе великіе князья еще при Екатеринъ со страстью занимались въ Гатчинъ мелочами военнаго дъла, парадами и экзерциціями. По восшествіи отца на престолъ, они первые явились во дворцъ въ гатчинскихъ мундирахъ, напоминая собою, по выраженію современника, старинные портреты прусскихъ офицеровъ, выскочившее изъ своихъ рамокъ. Со своими гатчинскими сослуживцами они увиделись въ Петербургъ съ величайшею радостью. Вообще введение при дворъ и въ государствъ военнаго режима было имъ по душъ. Тъмъ страннъе читать въ перепискъ Александра съ Лагарпомъ жалобу его на то, что онъ принужденъ тратить свое время на исполнение обязанности унтеръ-офицера, Разгадку должно искать въ двойственности его характера, а также въ отношеніяхъ къ отцу, который требоваль отъ дътей такого же строгаго исполненія служебныхъ обязанностей, какъ и оть послъдняго офицера. Каждое утро, въ семь часовъ, и каждый вечерь, въ восемь, великій князь подаваль императору рапортъ, такъ какъ, по званію военнаго губернатора, ему подчинены были коменданть города, коменданть кръпости и оберъ-полиціймейстеръ. "При этомъ необходимо было отдавать отчеть о мельчайшихъ подробностяхъ, относящихся до гарнизона, до всъхъ карауловъ города, до конныхъ патрулей, разъвзжавшихъ въ немъ и его окрестностяхъ, и за мельчайшую ошибку ему давался строгій выговорь. Великій князь быль еще молодъ, и характеръ его быль робокъ: кромъ того, онъ былъ близорукъ и немного глухъ; изъ сказаннаго можно заключить, что его должность не была синекурой и стоила Александру многихъ безсонныхъ почей.

Оба великіе князья смертельно боялись своего отца и, когда онъ смотрѣлъ сколько-нибудь сердито, они блѣднѣли и дрожали, какъ осиновый листъ". Отсюда завязались близкія отношенія Александра съ Аракчеевымъ, котораго Павелъ далъ ему въ руководители по военной части и къ которому обращался онъ во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ. Переписка его съ Аракчеевымъ за это время свидѣтельствуетъ, что ученикъ Лагарпа, уже въ эту эпоху, чувствовалъ особую дружбу къ главному гатчинскому инструктору 1).

Идеальныя понятія императора Павла о службъ государству всъхъ его върноподданныхъ, безъ различія сословій, прежде всего отозвались конечно на главномъ служиломъ сословіи, дворянствъ: оно съ самаго начала его царствованія потерпъло ограниченія. Гнетущія особенности правительственной системы Павла отозвались, даже въ Петербургъ и Москвъ, преимущественно на немъ же: императоръ какъ бы хотъль показать предъ всей Россіей, что предъ лицомъ монарха всъ равны. Прочія сословія, много терпъвшія при Екатеринъ отъ произвола служилаго и помъстнаго дворянства, не находили, естественно, никакихъ основаній жаловаться на "уравнительную" систему императора Павла и, напротивъ, съ восторгомъ привътствовали мъры его по облегченію тягостей народа во всемъ цізломъ, въ особенности крестьянства, "трудами коего, по выраженію Павла, содержатся всв прочія части". Первой заботой императора была установка въ окив нижняго этажа Зимняго дворца деревяннаго съ проръзомъ ящика, куда каждый могъ бросать всеподданнъйшія прошенія и жалобы. Павелъ самъ хранилъ у себя ключь оть комнаты, въ которой находилось это окно. Каждый вечерь, въ седьмомъ часу, императоръ отправлялся туда, собиралъ прошенія, собственноручно ихъ помъчалъ и



<sup>1) &</sup>quot;Это будетъ для меня великимъ утъшеніемъ,—писалъ Александръ Аракчееву, когда узналъ, что онъ будетъ сопровождать его въ поъздкъ по Россіи,—и загладитъ нъкоторымъ образомъ печаль разлуки съ женою, которую мнъ, признаюсь, жалко покинуть (sic). Одно у меня безпокойство, это — твое здоровье. Побереги себя ради меня. Мнъ отмънно пріятно видъть твои расположенія ко мнъ. Я думаю, что ты не сомнъваешься въ моемъ и знаешь, сколь я люблю тебя чистосердечно" и т. д.

затьмь прочитываль ихъ или заставляль одного изъ своихъ секретарей прочитывать ихъ себъ вслухъ. Резолюціи или отвъты на эти прошенія иногда публиковались въ «С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ", когда, по вагляду государя, содержаніе прошенія и его резолюціи следовало объявить во всеобщее свъдъніе въ примъръ на будущее время. Бывали случаи, когда просителю предлагалось обратиться въ какое-нибудь судебное мъсто или иное въдомство и затъмъ извъстить государя о результать этого обращенія. "Этимъ путемъ, говоритъ современникъ, обнаружились многія возникшія несправедливости, а въ таковыхъ случаяхъ Павелъ быдь непреклонень. Никакія личныя или сословныя соображенія не могли спасти виновнаго отъ наказанія, и остается только сожальть, что его величество дъйствоваль иногда слишкомъ стремительно и не предоставлялъ наказанія самимъ законамъ, которые наказали бы виновнаго гораздостроже, чемъ делаль это императоръ, а между темъ онъ не подвергался бы зачастую темь нареканіямь, которыя влечеть за собою личная расправа". "Въ продолжение существованія ящика, сообщаеть другой современникь, невъроятно какое существовало правосудіе во всъхъ сословіяхъ и правомърность... Дозволяю себъ смъло и безбоязненно сказать, что въ первый годъ царствованія Павла народъ блаженствовалъ, находилъ себъ судъ и расправу безъ лихоимства: никто не осмъливался грабить и угнетать его; всъ власти придержащія страшились ящика". Заинтересованныя лица нашли, наконецъ, средство избавиться отъ грознаго ящика. Не прошло и года, какъ каждый день, пораспечатаніи ящика, Павель находиль вь немь по десяти и болъе язвительнъйшихъ сатиръ на свои дъйствія, гнусные пасквили и т. п.; прочитывалъ ихъ, приходилъ въ гнѣвъ, повелъвалъ разыскивать, чего никоимъ образомъ невозможно было разыскать, и, наконецъ, ящикъ, по волъ Павла, съ назначеннаго ему мъста сняли и, въроятно, сожгли, хотя на это и не воспоследовало повеленія". При отсутствін гласности и законныхъ способовъ для охраны правъ личности даже такое первобытное средство для обращенія подданныхъ къ особъ монарха, какъ ящикъ для просьбъ, долженъ былъ играть большую роль во внутреннемъ управления; еще большую роль могъ онъ сыграть лично для государя въ послъдній годъ его царствованія.

Проявляя особую строгость по отношенію къ "тунеядцамъ-дворянамъ", новый императоръ возбуждалъ и своею личностью, и своими распоряженіями неосновательный надежды крестьянъ на освобождение ихъ отъ помъщичьей власти. Въ народъ издавна, еще со временъ Пугачевскаго бунта, сложилось представление о наслъдникъ Екатерины, какъ о будущемъ своемъ защитникъ. При вступлении на престолъ императоръ Павелъ повелълъ привести къ присягъ себъ и крестьянъ, что явилось нововведеніемъ, и эта уравнительная мъра, въ связи со строгими мърами Павла противъ "господъ", укръпила въ закръпощенномъ народъ увъренность въ близкомъ освобождении. Вследъ затемъ 10 ноября отмъненъ быль чрезвычайный рекрутскій наборъ по 10 человъкъ съ тысячи, объявленный незадолго до кончины Екатерины; 27 ноября "людямъ, ищущимъ вольности", предоставлено было право аппеллировать на рышенія судебныхъ мъстъ, а 10 декабря послъдовала отмъна хлъбной подати, крайне раззорительной для крестьянъ, взамънъ ея установленъ былъ особый сборъ-по 15 коп. за четверикъ. Увъренность, что новый государь избавить кръпостныхъ людей отъ власти помъщиковъ побудила кръпостныхъ въ Петербургъ собраться толною и подать государю на разводъ челобитную, гдъ говорили, что они желають служить самому государю, а быть въ услужении у помъщиковъ. Хотя крестьяне, подавшіе челобитную, и были наказаны, но волненія среди крестьянъ проявились и въ провинціи, въ особенности тамъ, гдъ были злоупотребленія помъщичьей властью. Случаи неповиновенія крестьянъ пом'єщикамъ оказались въ губерніяхъ Вологодской, Тверской, Московской, Псковской, Новгородской, Пензенской, Орловской, Калужской и Новгогодъ-Съверской. Дворянство было чрезвычайно напугано этими случаями, преувеличенныя донесенія и жалобы его летьли въ Петербургъ съ разныхъ концовъ Россіи, и Павелъ, болве всего боявшійся "революціонной заразы", склонялся думать вивсть съ помъщиками, что крестьянскіе безпорядки

"суть точно иллюминатическій духъ безначальства и независимости, распространившійся по всей Европъ", какъ сообщаль въ Петербургъ для доклада государю извъстный массонъ Поздвевъ. Считая, что помъщики являются лучшими блюстителями порядка въ государствъ и боясь повторенія Пугачевщины, императоръ, безъ видимой къ тому причины, ръшился на крайнія мъры: для подавленія безпорядковъ отправленъ былъ фельдмаршалъ Репнинъ съ нъсколькими полками, а затъмъ предполагалъ и самъ личноотправиться на театръ предполагаемаго "бунта". Въ дъйствительности же нигдъ не оказалось вооруженныхъ скопищъ или насилій надъ дворянами, и лишь только въ д., Брасовъ, Орловской губерній, Репнину пришлось, не ограничиваясь увъщаніями, употребить силу; должно замътить, что Брасово принадлежало ближайшимъ родственникамъ: самого кн. Репнина и князей Куракиныхъ, любимцевъ государя: быть можеть, что и этоть единственный факть. "усмиренія бунта" и здівсь не вызывался крайней необходимостію. Въроятно, императоръ убъдился въ истинномъ характеръ крестьянского движенія, потому что, почти одновременно съ постановленіемъ спокойствія среди крѣпостныхъ, 10 февраля 1797 г. повельно было "дворовыхъ людей и крестьянъ безъ земли не продавать съ молотка или съ подобнаго на сію продажу торга", а въ самый разгаръ "усмиренія", указомъ 3 января 1797 года, дворяне поставлены были на одну доску съ своими кръпостными лише ніемъ важнъйшей изъ своихъ привиллегій — свободы отъ тълеснаго наказанія: "коль скоро дворянство снято, повелъль. Павелъ, то привиллегія до него не касается". Въ то же время губернаторамъ, по разнымъ поводамъ, вмънялось въ обязанность следить за отношеніями помещиковъ къ крестьянамъ и о злоупотребленіяхъ пом'вщичьей властью доносить государю.

Будучи религіознымъ по чувствамъ, императоръ желалъ возвысить значеніе въ государствъ и пастырей церкви. Смотря на духовенство какъ на служилое государству сословіе, онъ началъ награждать его орденами, чего прежде, не было въ обычаъ, а 22 декабря 1796 г. лица священнаго

сана, наряду съ дворянствомъ и купечествомъ, освобождены были отъ тълесныхъ наказаній за уголовныя преступленія, "ибо чинимое имъ наказаніе, въ виду самыхъ тъхъ прихожанъ, кои получали отъ нихъ спасительныя тайны, располагаетъ народныя мысли къ презрънію священнаго сана". Однако привиллегія эта не распространялась на дътей священнослужителей; мало того, всъхъ тъхъ изъ нихъ, которые жили при отцахъ "праздно", повельно было обратить въ военную службу, "по примъру древнихъ левитовъ".

Гражданское управленіе подверглось такой же быстрой реформъ, какъ и военная часть. По экономическимъ соображеніямъ установлено было новое распредѣленіе губерній, уменьшавшее число ихъ до 41, изъ которыхъ 30 управлялись общими для всей имперіи законами, а 11-, по особымъ по правамъ и привиллегіямъ ихъ основаніямъ", которымъ Павелъ оказывалъ сначала уваженіе. Чиновникамъ предписано было носить мундиры по губерніямъ и являться на службу къ 6 часамъ утра, занимаясь скоръйшимъ исправленіемъ и ръшеніемъ всъхъ дълъ, бывшихъ въ дълопроизводствъ. Для пополненія ихъ состава знающими людьми учреждены были при сенать двъ школы для молодыхъ дворянъ, не моложе 12 лътъ, которые должны были обучаться "сверхъ канцелярскаго дълопроизводства прочимъ наукамъ, способствующимъ искусству въ штатскихъ должностяхъ и приличнымъ достоинству дворянина". Хаотическое состояніе законодательства вызвало 16 декабря 1796 г. повельніе давно бездъйствовавшей екатерининской комиссіи для составленія проекта новаго уложенія "собрать донынъ изданныя узаконенія и извлечь изъ оныхътри законовъ россійскихъ книги: 1) уголовную, 2) гражданскихъ и 3) казенныхъ дълъ, показавъ въ оныхъ прямую черту закона, на которой судья утвердиться можеть"; самая комиссія переименована была въ "комиссію для составленія новыхъ законовъ".

Кипучая дъятельность императора, объясняемая долговременной молчаливой "критикой" царствовавшей его матери и бывшая плодомъ его кабинетныхъ занятій въ Гатчинъ, стремилась обнять въ возможно короткое время всъ стороны государственной жизни, вводя повсюду новые по-

рядки и установленія. Каждая новая почта приносила въ отдаленные уголки Россіи новости, затрагивавшія интересы всъхъ обывателей; особенное впечатлъніе производили фельдъегери, развозившіе распоряженія новаго правительства и часто увозившіе съ собою въ Петербургь разныхъ лицъ, которыя часто сами не знали, зачъмъ призываются они въ столицу: для наградыли, часто вовсе не соотвътствовавшей заслугамъ, или для столь же несоотвътственнаго взысканія. Въ концъ царствованія Екатерины ръдкій сановникъ не быль причастенъ твмъ или другимъ злоупотребленіямъ, и даже удалившіеся отъ дълъ люди не могли чувствовать себя спокойными, слыша и видя, что новый государь вникаеть во всъ мелочи стараго режима. Стараясь забыть старыя обиды, Павель не могь воздержаться оть гласнаго выраженія своего негодованія, когда вскрывались старые и новые гръхи по управленію имперіей, -- и вскоръ немилости его подверглись почти всв, даже прежде обласканные екатерининскіе дъльцы, "не взирая на лица": Зубовы, Орловы, статсъ-секретари Грибовскій, Поповъ, графъ Самопловъ, даже самъ графъ Николай Салтыковъ, посившившій удалиться отъ дѣлъ Чего же можно было ожидать другимъ менъе чиновнымъ людямъ? Наказаніе следовало за проступкомъ быстро, часто не давая времени и возможности для оправданія и постигая поэтому даже вовсе не виновныхъ. Между прочими, подвергся опалъ и Суворовъ, высланный въ новгородскую свою деревню за мелочныя выходки свои противъ новыхъ воинскихъ уставовъ, представленныя государю въ видъ попытки возмутить войска; не ушелъ отъ гнъва царя и бывшій наставникъ его митрополить Платонъ, по бользни не могшій исполнить повельние его немедленно прибыть въ Петербургъ. Даже приверженцамъ Павла характеръ его внушалъ опасенія и въ глубинъ души молили они Бога смягчить сердце царево... Одна масса простого народа, въ нъсколько мъсяцевъ получившая большее облегчение въ тягостной своей доль, чъмъ за все царствованіе Екатерины, и солдаты, освободившіеся оть гнета произвольной командирской власти и почувствовавшіе себя на "государской службь", съ надеждой смотръли на будущее: ихъ мало трогали "господскія" и "командирскія" тревоги. Всъ сознавали однако, что государственный корабль идеть по новому курсу, и всъ напряженно старались угадать его направленіе.

Вифшияя политика императора Павла опредълилась въ первые же дни его царствованія. Войска, дъйствовавшія на Кавказъ противъ Персіи подъ начальствомъ гр. Валеріана Зубова, были отозваны. Вмёсть съ темъ, извъщая дружественные дворы о восшестви своемъ на престолъ, императоръ объявилъ имъ о своемъ намфреніи со всъми поддерживать добрый миръ и согласіе. "Россія", сказано было въ циркулярной нотъ канцлера, графа Остермана, "будучи въ безпрерывной войнъ съ 1756 года, есть поэтому единственная въ свътъ держава, которая находилась 40 лътъ въ несчастномъ положении истощать свое народонаселение. Челов вколюбивое сердце императора Павла не могло отказать любезнымъ его подданнымъ въ пренужномъ и желаемомъ ими отдохновеніи, послъ столь долго продолжавшихся изнуреній. Однако же, хотя россійское войско не будеть дъйствовать противъ Франціи по вышеозначенной и необходимой причинъ, государь, не менъе затъмъ, какъ и покойная его родительница, остается въ твердой связи со своими союзниками и чувствуеть нужду всевозможными мърами противиться неистовой французской республикъ, угрожающей всю Европу совершеннымъ истребленіемъ закона, правъ, имущества и благонравія". Забывая старыя свои симпатіи къ Пруссіи, императоръ Павелъ выражалъ намфреніе ни къ ней, ни къ Австріи, не показывать особливаго пристрастія", а, напротивъ, "приличнымъ почитаемъ", писалъ онъ, "руководствоваться въ разсужденіи ихъ свойственнымъ намъ лично и политикъ нашей безпристрастіемъ". Въ этомъ смыслъ даны были увъренія Австріи, боявшейся не столько французской республики, сколько давней своей соперницы въ Германіи, Пруссіи. Давній другь Павла Петровича, прусскій король Фридрихъ Вильгельмъ II, спъшилъ поздравить императора со вступленіемъ на престолъ, отправивъ къ нему графа Брюля съ собственноручнымъ дружественнымъ письмомъ. "Я желалъ бы", отвъчалъ ему Павелъ, "имъть всегда

возможность дъйствовать по соглашению съ вашимъ величествомъ. Скажу притомъ, что, будучи врагомъ модныхъ философическихъ системъ, я полагалъ бы заодно съ вами принять мъры, чтобы воспрепятствовать дальнъйшимъ потрясеніямъ и переворотамъ, -- только уже не тъми средствами, которыя возможны были въ самомъ началъ, а согласно настоящему положенію діль, т. е. чрезь водвореніе общаго мира. Этимъ единственно способомъ можно возстановить равновъсіе". Когда же берлинскій дворъ сообщиль императору Павлу секретные пункты договора своего съ Франціей объ уступкъ ей лъваго берега Рейна и о вознагражденіи Пруссіи, посредствомъ секуляризаціи, духовными германскими владеніями, то получиль оть него советь отказаться отъ всякихъ посягательствъ на цълость германской имперіи. Для возстановленія всеобщаго мира въ Европъ Павелъ Петровичь не отклониль даже попытокь Франціи завязать съ нимъ сношение черезъ посредство Пруссіи. Всего болъе поражена была миролюбивыми решеніями новаго императора Англія. Русской эскадръ, дъйствовавшей совмъстно англійскимъ флотомъ, повельно было немедленно возвратиться въ Россію. Именно въ это время возмущеніе матросовъ въ англійскомъ флотъ поставило Англію въ крайне затруднительное положеніе: берега ся открыты были для враждебныхъ дъйствій голландскаго флота. Русскій посолъ въ Лондонъ, графъ С. Р. Воронцовъ, по усиленной просьбъ англійскаго правительства, согласился задержать русскую эскадру у береговъ Англіи на три недъли, въ теченіе которыхъ бунтъ матросовъ былъ подавленъ. Англійскій король благодарилъ императора Павла за спасеніе Англіи въ моменть величайшей для нея опасности.

Послъдствія внезапной перемъны внъшней политики Россіи со вступленіемъ на престоль императора Павла ясно доказали, какимъ вліяніемъ пользовалась Россія въ Западной Европъ въ концъ царствованія Екатерины. Устраняя себя отъ вмъшательства въ чужія дъла и настойчиво преслъдуя выполненіе историческихъ задачъ своей страны, Екатерина достигла того, что Россія получила преобладающее значеніе среди европейскихъ державъ и ея содъйствія заискивали

одинаково и друзья, и недруги. Мирная политика Навла Петровича могла только укръпить это выгодное положение Россіи, если бы въ то же время онъ не счелъ нужнымъ объявить себя защитникомъ легитимности въ Европъ: въ основаніе политической системы Россіи положено было такимъобразомъ новое, крайне шаткое и неопредъленнос начало, открывавшее возможность для европейскихъ державъ увлечь. императора Павла на путь активнаго вмінательства въ діла-Европы. Вполнъ яснымъ выраженіемъ симпатій императора. къ жертвамъ нарушенія началь легитимности явились, съ самаго начала, милости его къ французскимъ эмигрантамъ. и конвенція, заключенная имъ съ мальтійскимъ орденомъ, 4 го января 1797 года, о принятін этого ордена подъ егопокровительство и о введеніи его въ предълахъ Россіи: Павелъ еще съ дътства сочувствовалъ рыцарскимъ традиціямъ ордена и въ 1776 г. въ честь его основалъ инвалидный домъ для 50 матросовъ на Каменномъ островъ; входъ въ этотъ домъ до сихъ поръ освненъ мальтійскимъ крестомъ

## H.

Внутреннія распоряженія императора Павла по восшествіи на престолъ.—Отношенія его къ дворянству, крестьянству и духовенству.— Мѣры противъ революціоннаго настроенія общества.—Обшій характеръ внутренней политики императора Павла.—Лица, приближенныя къ Павлу, и его сотрудники.—Начало бюрократіи.—Коронованіе императора.—Пребываніе въ Москвъ и путешествіе по Россіи.—Николай Петровичъ Архаровъ.

Твердое намъреніе императора соблюдать миръ дало сму увъренность приступить къ перемънамъ и во внутреннихъ дълахъ государства. Нескрываемое желаніе государя искоренить "тунеядцевъ—дворянъ" и облегчитьтягости крестьянъ, "сихъ добрыхъ и полезныхъ членовъ государства", —выразилось немедленно по восшествіи императора на престолъ въ цъломъ рядъ его распоряженій. Уже на второй день своего царствованія, 8 ноября, присутствуя на вахтъ-парадъ, онъ объявиль слъдующее повельніе: всъхъ числившихся въ полкахъ,

но въ дъйствительности не исполнявшихъ обязанностей военной службы, какъ-то: камергеровъ, камеръ-юнкеровъ и т. п., изъ таковыхъ списковъ исключить, а всемъ гвардейскимъ офицерамъ, находившимся въ отпуску, немедленно явиться на службу. Послъднее повельніе государя сообщено было начальникамъ всъхъ губерній съ препровожденіемъ къ нимъ списковъ офицеровъ, числившихся въ отпуску, съ тъмъ, чтобы, если въ подвъдомственныхъ имъ губерніяхъ найдутся такіе офицеры, немедленно ихъ выслать въ Петербургъ. Это распоряженіе, повидимому мелочное, произвело величайшее возбужденіе. "Везді и везді", говорить Болотовь, "слышны были одни только сътованія, озабочиванія и гореванія; вездъвоздыханіе и утираніе слезь, текущихь изъ глазъ матерей и сродниковъ: никогда такое множество слезъ повсюду проливаемо не было, какъ въ сіе время. Со всъмъ тъмъ повелъніе государское должно было выполпить... Всъ большія дороги усъяны были кибитками скачущихъ гвардейцевъ и матерей, везущихъ на службу и на смотры къ государю своихъ малютокъ. Повсюду скачка и гоньба; повсюду сдълалась дороговизна въ наймъ лошадей и повсюду неудовольствія". Объявлены были и другія распоряженія государя, клонившіяся къ уничтоженію "разврата" дворянъ на службъ. Ни одинъ дворянинъ не могъ уже вступить въ службу иначе, какъ только нижнимъ чиномъ, а за поведеніемъ и службой въ гвардін нижнихъ чиновъ изъ дворяшь установленъ былъ строгій надзоръ: если же они, говорилось въ указъ, "будутъ не прилежны къ службъ и не въжливы, также усмотрятся во фракахъ одътыми и дълать шалости по городу, то будуть выписаны въ солдаты въ полевые полки".

10 ноября именнымъ указомъ отмъненъ былъ чрезвычайный рекрутскій наборъ по 10 человъкъ съ тысячи, объявленный незадолго до кончины Екатерины II. "Нельзя изобразить", говорить тотъ же Болотовъ, "какое пріятное дъйствіе произвелъ сей благодътельный указъ во всемъ государствъ,—и сколько слезъ и вздоховъ благодарности выпущено изъ очей и сердецъ многихъ милліоновъ обитателей Россіи. Все государство и всъ концы и предълы онаго были

имъ обрадованы, и повсюду слышны были единыя только пожеланія всёхъ благъ новому государю". Затёмъ 27 ноября "людямъ, ищущимъ вольности", предоставлено было право апеллировать на рёшенія присутственныхъ мѣстъ, а 10 декабря послёдовала отмѣна хлѣбной подати, крайне тягостной праззорительной для крестьянъ, вслѣдствіе притѣсненій и злоупотребленій администраціи: взамѣнъ ея установленъ былъ особый денежный сборъ—по 15 коп. за четверикъ. Наконецъ, желая "открыть всѣ пути и способы, чтобы гласъ слабаго угнетеннаго былъ услышанъ", государь приказалъ поставить въ окнѣ нижняго этажа Зимняго дворца желѣзный желтый ящикъ съ прорѣзаннымъ отверстіемъ, куда просители могли опускать свои прошенія. Прошенія прочитывались секретарями императора для доклада ему и государь немедленно клалъ на нихъ свои резолюціи.

Эти отношенія императора къ "господамъ" и льготы его, дарованныя поселянамъ, имъли неожиданныя для него послъдствія: въ нихъ закръпощенный народъ искалъ отвъта на постоянно жившее въ немъ стремленіе къ освобожденію отъ помъщичьей власти. Имя Павла въ народномъ представленіи уже связано было и съ пугачевскимъ движеніемъ, хотя и независимо отъ его воли, и съ дъятельностью его въ Гатчинъ. Въ Петербургъ, въ первые же дни царствованія Павла Петровича, кріпостные люди, собравшись толною, подали ему на разводъ челобитную, прося освободить ихъ отъ тиранства помъщиковъ, говоря прямо, что они не хотять быть у нихъ въ услужении, а желають лучше служить самому государю. "Сихъ дерзновенныхъ", разсказываетъ Болотовъ, "во страхъ другимъ и дабы никто другой не отважидся утруждать его такими недъльными просьбами, императоръ приказалъ наказать публично нещаднымъ образомъ плетями. Симъ единымъ разомъ погасилъ онъ искру, которая могла бы произвесть страшный пожаръ и прогналъ у всъхъ слугъ и рабовъ желаніе просить на господъ своихъ. Поступкомъ же симъ пріобрълъ себъ всеобщую похвалу и благодарность отъ всего дворянства". Тъмъ не менъе, молва, будто всвиъ крвпостнымъ дана будетъ свобода новымъ государемъ, быстро распространялась среди крестьянъ. Уже

22 декабря появилось въ Петербургъ извъстіе о бунтъ крестьянъ въ Олонецкой губерніи; а вследъ затемъ донесено было императору о неповиновении крестьянъ помъщикамъ и о безпорядкахъ въ губерніяхъ: вологодской, орловской, московской, исковской, новгородской, ярославской, костромской, нижегородской, пензенской, калужской, тверской и новгородъ-съверской. Между крестьянами ходили слухи, что все будеть "государщина", что дворянъ не будеть; съ другой стороны, помъщики были въ сильномъ страхъ, боясь повторенія пугачевскаго бунта и истребленія дворянъ; любопытно, что въ Петербургъ, для доклада государю, самъ извъстный масонъ-помъщикъ Поздъевъ писалъ, что крестьянскіе безпорядки "суть точно иллюминантическій духъ безначальства и независимости, распространившійся по всей Европъ", и что "спокойство эдфшняго края требуеть такова экзекутнаго духа, каковъ государевъ, для присылки команды". Павелъ вообще ненавидълъ своевольство черни и хотя желалъ оградить крестьянь отъ злоупотребленій пом'вщичьей власти, но въ то же время думаль, что до поры до времени помъщики являются лучшими блюстителями тишины и спокойствія въ государствъ. Награждая своихъ приверженцевъ и сотрудниковъ своего отца и матери, онъ въ первые два мъсяца своего царствованія роздаль имъ населенныя земли свыше чёмъ съ 50 тысячами душъ крестьянъ, полагая, между прочимъ, что имъ легче будетъ жить подъ властью помъщиковъ, чъмъ въ казенномъ управлении. Поэтому онъ спъшилъ принять энергическія мъры для подавленія безпорядковъ, тъмъ болъе, что крестьянское движеніе разрасталось и количественно, и качественно, находя себъ пособниковъ среди сельскаго духовенства. Какую важность придавалъ Павелъ этому движенію, видно изъ того, что усмиреніе вабунтовавшихся крестьянь онь поручиль генеральфельдмаршалу Н. В. Репнину и вслъдъ затъмъ намъревался самъ лично отправиться на мъсто безпорядковъ, если бы къ этому представился поводъ; но, благодаря благоразумнымъ дъйствіямъ кн. Репнина, безпорядки были прекращены еще въ началъ марта 1797 г. частію путемъ убъжденія, частію военною силою. Подавленіе крестьянскаго движенія,

однако, не ослабило, въ дворянствъ, ни среди крестьянъ убъжденія, что императоръ скоръе на сторонъ послъднихъ, чъмъ первыхъ. Когда движение это стало затихать, Павелъ Петровичъ ясно выразилъ свой взглядъ, что крестьяне прикръплены лишь къ земль, а не составляють личной собственности помъщиковъ. Именнымъ указомъ отъ 16 февраля 1797 г. было повелъно "дворовыхъ людей и крестьянъ безъ земли не продавать съ молотка или съ подобнаго на сію продажу торга". Еще ранье, указомъ отъ 3 января 1797 года, дворяне поставлены были на одну доску съ своими кръпостными лишеніемъ важнъйшей изъ привиллегій, дарованной имъ въ жалованной грамотъ, - свободы отъ тълеснаго наказанія: "коль скоро снято дворянство", написаль Павель на докладъ Сената по одному судебному дълу, "то ужъ и привиллегія до него не касается, почему и впредь поступать" по мнънію государя, дворянское достоинство обязывало каждаго не доводить себя до преступленій, грозившихъ лишеніемъ дворянства.

Духовное сословіе также обратило на себя особое вниманіе государя. Съ дітства отличался онъ религіозностью, а отъ законоучителя своего Платона воспринялъ онъ любовь къ православію. "Модныя философическія системы", главнымъ образомъ "вольтерьянство", развившееся съ такою силою въ русскомъ обществъ XVIII въка, поселяли въ немъ то безпочвенное невъріе, тотъ духъ отрицанія, которые, по мнънію Павла Петровича, послужили главною причиною къ "развращенію нравовъ" и къ развитію "революціоннаго буйства" современной ему Франціи. Естественно, поэтому, что для нравственнаго и религіознаго подъема общества Павелъ считалъ необходимымъ придать болъе значенія церковной жизни въ Россіи, возвысить въ глазахъ общества духовное сословіе, которое въ то время, въ лицъ и низшихъ, и высіпихъ своихъ представителей, находилось въ печальномъ нравственномъ и матеріальномъ положеніи. Возвышеніе это. началось, конечно, прежде всего съ показной, внъшней стороны. Смотря на духовенство съ точки зрвнія службы государству, значеніе которой для отдільных лиць измірялось табелью о рангахъ, Павелъ косвеннымъ образомъ примънилъ эту табель и къ духовному сословію, чтобы сравнять его въ этомъ отношеніи съ главнымъ служилымъ сословіемъ-дворянствомъ. Тотчасъ по вступленіи своемъ на престоль, награждая свътскихъ лицъ, онъ пожаловалъ, ко всеобщему удивленію, орденами и духовныхъ лицъ, чего прежде не было въ обычать: митрополить Гавріилъ получилъ орденъ св. Андрея, архіепископы Амвросій и Иннокентійсв. Александра Невскаго; многія лица изъ бълаго духовенства также пожалованы были орденскими знаками; для священниковъ, всвиъ вообще, тогда же предположено было, кромъ того, установить и другія знаки отличія. Вм'вст'в съ т'вмъ, лица священнаго сана наряду съ дворянствомъ и купечествомъ, указомъ отъ 22 декабря 1796 г., освобождены были отъ тълесныхъ наказаній за уголовныя преступленія, "ибо чинимое имъ наказаніе, въ виду самыхъ техъ прихожанъ, кои получали отъ нихъ спасительныя тайны, располагаетъ народныя мысли къ презрънію священнаго сана". Чтобы очистить духовное сословіе оть "праздныхъ" его членовъ, императоръ прибъгнулъ къ оригинальной мъръ, приказавъ "всъхъ священно и церковно-служительскихъ дътей, праздно живущихъ при отцахъ своихъ, для устройства состоянія ихъ съ лучшею выгодою какъ для общества, такъ и для нихъ собственно, обратить въ военную службу, гдв они будутъ употреблены съ пользою, по примъру древнихъ левитовъ, которые на защиту отечества вооружались". Это распоряженіе Павла Петровича, закрівнощавшее исключительно одно духовное сословіе въ службу государству, вызвало въ духовенствъ такое же волненіе, какое незадолго предътьмъ возникло въ дворянскихъ семьяхъ при призывъ отпускныхъ военныхъ на дъйствительную службу.

Перечисленіе всѣхъ этихъ мѣръ императора Павла по отношенію къ сословіямъ приводить къ тому заключенію, что, по его взгляду, сословныя привиллегіи должны были существовать лишь тогда, когда онѣ требовались для пользы служенія даннаго сословія государству, тѣсно связаны были съ его обязанностями: дворяне, жившіе въ своихъ имѣніяхъ, все-таки были, по мнѣнію государя, на службѣ государства, выполняя роль земской полиціи, а дѣти духовныхъ лицъ,

жившія у своихъ отцовъ, являлись людьми "праздными". Легко понять поэтому стремленіе Павла, чтобы тв органы, которыми онъ долженъ былъ пользоваться для водворенія законности въ государственной и народной жизни, т. е. судъ и администрація, лишены были дворянскаго, сословнаго характера, какой они носили при Екатеринъ, а выражали бы собою одну лишь волю самодержца. Сословнымъ характеромъ суда и администраціи Павелъ объяснялъ себъ также, при распущенности нравовъ, бездъятельность и элоупотребленія ихъ въ концъ царствованія Екатерины. Въ центральныхъ и губернскихъ учрежденіяхъ годами накоплялись неръшенныя дъла: даже въ сенать такихъ дълъ было свыше 11 тысячь; взяточничество, произволь чиновниковъ доходили до крайней степени и оставались безнаказанными. Принявъ временныя міры къ скорівшему окончанію старых діль, Павель Петровичь спъшиль, прежде всего, установленіемъ того же внъшняго порядка въ чиновничьей службъ, какой онъ ввелъ въ военной. Для чиновниковъ введены были мундиры по губерніямъ; въ присутственныхъ мъстахъ занятія должны были начинаться съ 6-ти часовъ утра, а сенаторы являться въ засъданія къ 8-ми часамъ утра. Государь лично невзначай наблюдаль въ Петербургъ за исполненіемъ этихъ постановленій, и на первыхъ же порахъ далъ строгій, публичный выговоръ старому своему другу, президенту военной коллегіи, Н. И. Салтыкову, котораго онъ не засталъ на мъсть его службы въ установленное время. Этими мърами Павелъ предполагалъ уничтожить медлительность въ производствъ дълъ и укоренившееся пренебрежение къ обязанностямъ службы. Для искорененія взяточничества и неправосудія приняты были суровыя м'тры взысканія, но такъ какъ неправосудіе въ значительной мфрф облегчалось хаотическимъ состояніемъ законодательства, то указомъ отъ 16-го декабря 1796 г., повельно было давно бездыйствовавшей екатерининской комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія "собрать изданныя донынъ узаконенія и извлечь изъ оныхъ три законовъ россійскихъ книги: 1) уголовную, 2) гражданскихъ и 3) казенныхъ дълъ, показавъ въ оныхъ прямую черту закона, на которой судья утвердительно основаться можеть"; вибств съ твиъ, комиссія переименована была въ "комиссію для составленія новыхъ законовъ". Чтобы возвысить уровень познаній гражданскихъ чиновниковъ и облагородить личный составъ ихъ привлеченіемъ на гражданскую службу молодыхъ дворянъ, императоръ 1-го января 1797 г. приказалъ возстановить при сенатъ и коллегіяхъ бывшее при Петръ Великомъ учреждение юнкеровъ изъ молодыхъ дворянъ, не моложе 12 лътъ, для "обученія ихъ, сверхъ канцелярского делопроизводства, прочимъ наукамъ, способствующимъ искусству въ интатскихъ должностяхъ и приличнымъ достоинству дворянина"; съ этою целью при сенать учреждены были двъ школы. Быть можеть, жалобы на плачевное состояніе русскихъ судовъ побудили Павла, не смотря на любовь его къ однообразію въ управленіи, возстановить старинные суды и мъстныя привиллегіи въ Прибалтійскомъ крав, въ губерніяхъ, присоединенныхъ отъ Польши, а также въ Выборгской и въ Малороссіи, отмънивъ мъры Екатерины къ сліянію этихъ областей съ коренною Россіей. Въ связи съ этимъ установлено было вызванное экономическими соображеніями новое раздъленіе государства на губерніи, сокращавшее число ихъ: образовано было 30 губерній, управлявшихся общими для всей имперіи законами, и 11 губерній — "на особыхъ по правамъ и привиллегіямъ ихъ основаніямъ". Въ этомъ распоряженіи государя современники болъе всего отмътили неуважение къ памяти Екатерины, такъ какъ екатеринославская губернія переименована была въ новороссійскую.

Наконецъ состояніе финансовъ и государственнаго хозяйства также обратило на себя вниманіе императора. Прежде всего остановлена была предположенная Зубовымъ при Екатеринъ перечеканка мъдной монеты съ уменьшеніемъ ея стоимости, установлена высшая проба золотой и серебряной монеты и повельно было Совъту при высочайшемъ дворъ изыскать средства къ повышенію курса обезцъненныхъ ассигнацій, признанныхъ императоромъ "истиннымъ и священнъйшимъ общенароднымъ долгомъ на казнъ нашей", и вообще "къ уплатъ внутреннихъ долговъ дъйствительными деньгами", такъ какъ "воля государя императора есть пе-

ревесть въ государствъ всякаго рода бумажную монету и совсъмъ ея не имъть". Вслъдъ затъмъ, по приказанію Павла Петровича сожжено было предъ Зимнимъ дворцомъ ассигнацій на пять слишкомъ милліоновъ рублей, а масса придворныхъ серебрянныхъ сервизовъ переплавлена была въ монету: передавали слова Павла, что онъ согласится до тъхъ поръ ъсть самъ на оловъ, пока не доведетъ до того, чтобы рубли ходили рублями. Для лучшаго устройства финансовой части, она изъята была изъ въдънія генералъпрокурора и поручена новому должностному лицу - государственному казначею, которымъ назначенъ былъ извъст-Екатерининскій дълецъ, совътникъ тайный сильевъ. При разсмотръніи въ Совъть росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ на 1797 годъ императоръ Павелъ приказалъ обсудить и въдомость о государственныхъ расходахъ, "которая была учинена примърно по предположеніямъ его императорскаго величества", но по "надлежащемъ соображеніи дъйствительныхъ государственныхъ расходовъ съ содержавшимся въ оной въдомости росписаніемъ", въдомость эта, произведеніе кабинетныхъ гатчинскихъ упражненій Павла, оказалась несостоятельной. Въ ней сумма ежегодныхъ государственныхъ расходовъ исчислялась въ 31.500.000 р., тогда какъ въ дъйствительности ихъ оказалось до 80 милліоновъ, при расходъ на одну военную часть свыше 34 милліоновъ, и бюджеть на 1797 годъ заключенъ былъ съ дефицитомъ въ 8 слишкомъ милліоновъ рублей. Уменьшить расходы Павель старался пресъчениемъ злоупотребленій, вкоренившихся въ разныхъ частяхъ управленія, особенно въ военной и придворной, а также прямымъ сокращениемъ расходовъ по этимъ частямъ, и въ то же время для развитія торговли и промышленности возстановиль бергь и мануфактурь коллегіи и издаль новый тарифъ. Такъ какъ общее государственное оскудение отзывалось крайней дороговизной хлъба, то для пониженія цънъ императоръ приказалъ продавать хлъбъ изъ казенныхъ запасныхъ магазиновъ; послъдствіемъ этой мъры было пониженіе цъны хльба до двухъ рублей на четверть.

Заботы императора Павла, направленныя къ внутреннему благоустройству государства, сопровождались также мърами къ ограждению его отъ "революционной заразы" и "духа якобинства" извнутри и извив. Въ Петербургъ и Москвъ за проживавшими тамъ иностранцами установленъ быль строгій надзорь, и заміченныхь въ числі ихъ "людей подозрительныхъ, поведенія нескромнаго или непристойнаго", повелено "выгонять вонъ за границу съ запрещеніемъ паки показываться въ столицъ подъ страхомъ неизвъстнаго (sic) наказанія". 16 февраля 1797 г. утвержденъ быль Павломъ весьма важный указъ, данный сенату императрицей Екатериной незадолго до ея кончины. Указомъ этимъ, "въ прекращение разныхъ неудобствъ, которыя встръчаются отъ свободнаго и неограниченнаго печатанія книгъ", повельно было закрыть всь вольныя типографіи, существовавшія безъ дозволенія правительства, и учредить духовную и свътскую цензуру-въ Петербургъ и Москвъ для книгъ, издаваемыхъ въ Россіи, а въ Ригъ, Радвивилловъ и Одессъ — для книгъ, привозимыхъ чрезъ таможни изъ-заграницы, чтобы не была напечатана въ Россіи или введена въ нее ни одна книга, "противная закону Божію, правиламъ государственнымъ, верховной власти и благонравію". Чтобы возвысить вившнимъ образомъ достоинство монархической власти, которое, по мнънію Павла, унижено было въ царствованіе его матери въ глазахъ высшаго дворянства, императоръ, по природъ добрый и простой въ обхожденіи. установиль при дворъ строжайшій этикеть, которому должны были подчиняться всё безъ исключенія, и маленшее уклоненіе оть него влекло за собою строжайшее взысканіе, такъ какъ могло быть преднамъреннымъ: мужчины и дамы преклоняли кольно предъ императоромъ и цъловали ему руку: въ его присутсвіи всв стояли и соблюдали строгое молчаніе. Желая поддержать монархическій принципъ и притомъ побуждаемый рыцарскимъ чувствомъ, Павелъ вызвалъ изъ Гродно въ Петербургъ развънчаннаго польскаго короля Станислава Понятовскаго, поселиль его въ Мраморномъ дворцъ, велълъ оказывать ему королевскія почести, но когда этоть несчастный король, страдавшій подагрой, вздумалъ было присъсть на одномъ изъ придворныхъ пріемовъ, то получилъ отъ императора чрезъ камергера приказаніе встать. Находившіяся при дворъ лица постоянно испытывали боязнь какимъ-либо неумышленнымъ нарушеніемъ этикета разгнъвать императора. Оттого на придворныхъ собраніяхъ, при Екатеринъ столь веселыхъ и для всъхъ привлекательныхъ, легла печать стъсненія и скуки.

Вст эти разнобразныя по своему характеру и значенію мъры новаго государя, сопровождаемыя массой распоряженій болье частныхъ, производили потрясающее дыйствіе въ русскомъ обществъ: ими охвачена была вся государственная жизнь Россіи, и, казалось, не было учрежденія или частнаго лица, котораго онъ не касались бы въ насущныхъ его интересахъ. Впечатлъніе было огромное, тъмъ болье, что Павелъ Петровичъ, изъ боязни, что его могутъ обманывать и желая ускорить исполнение своей воли, приказаль печатать въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ" всъ свои повелънія, отдаваемыя при пароль, и фельдегеря ежедневно развозили по всей Россіи приказы государя, поражавшіе своею новостью или суровостью. Первыя дъйствія Павла Петровича, направленныя къ водворенію порядка, были встръчены сочувственно, но, вслъдъ затъмъ, возникло неудовольствіе. Быстрота, съ какою приводились въ исполнение всъ эти важныя и мелочныя преобразованія усиливали это впечатлъніе: нелегко было оставлять сразу свои старыя привычки и ръшительно невозможно было усвоить, въ ущербъ себъ, новые взгляды правительства. Императоръ, между тъмъ, не считалъ нужнымъ подготовить почву для проведенія въ жизнь правительственной своей системы и, ни съ къмъ не совъщаясь, издаваль законь за закономъ, не обращая вниманія на то, возможно ли на практикъ немедленное ихъ осуществленіе, и "суровыми и сильными м'врами" показывалъ всякое противоръчіе его волъ. Сенатъ и Совъть при высочайшемъ дворъ утратили почти всякое законодательное значеніе: государь хотъль самъ все видъть, все ръшать и всъмъ лично управлять. Зато особое значение пріобръли полицейские органы власти, наблюдавшие за исполнениемъ воли государя, а еще болъе лица безотвътственныя, не

несшія никакой службы, а пользовавшіяся лишь случайною протекцією, дававшею имъ возможность видѣть государя, и своими льстивыми внушеніями умѣвшія давать направленіе его впечатлѣніямъ и дѣйствіямъ.

При вступленіи на престолъ Павла Петровича, всъ сановники Екатерины, заправлявшіе ділами имперіи, остались на своихъ мъстахъ. Но, разумъется, и они не могли сочувствовать новой правительственной системъ, бывшей осужденіемъ ихъ прежней діятельности, и самъ императоръ къ сотрудникамъ своей матери питалъ лишь одно недовъріе. Поэтому, въ скоромъ времени изъ екатерининскихъ дъльцовъ стали пользоваться милостію Павла Петровича только Безбородко, Трощинскій и с.-петербургскій военный губернаторъ Архаровъ, съумъвшій угодить Павлу своею исполнительностью; другіе же, одинъ за другимъ, подвергались удаленію отъ дълъ, а нъкоторые даже опаль, какъ напримъръ Суворовъ, за ръзкое осуждение новыхъ порядковъ. Ближайшими исполнителями воли государя явились старые гатчинскіе его друзья и слуги, лично ему преданные, усердные, но вовсе не знакомые съ государственными дълами и, въ большинствъ случаевъ, люди необразованные, неразвитые, не понимавшіе духа задуманныхъ Павломъ преобразованій; мало того, многіе изъ нихъ, хорошо зная нервную, впечатлительную натуру государя, въ своихъ дъйствіяхъ руководились только мыслію сохранить его благоволеніе къ себъ, примъняясь къ его мелочнымъ требованіямъ, и обезопасить себя отъ возможныхъ интригъ своихъ недоброжелателей.

Ближайшими лицами къ Павлу Петровичу въ моментъ вступленія его на престоль, были супруга его, императрица Марія Өеодоровна, и Плещеевъ, но, чтобы сдерживать порывистый характеръ императора въ должныхъ предълахъ, они скоро почувствовали необходимость заручиться содъйствіемъ давняго друга Павла Петровича, фрейлины Нелидовой, продолжавшей жить въ Смольномъ монастыръ. Императрица Марія ръшилась пожертвовать своими предубъжденіями и, принявъ главное начальство надъ Смольнымъ уже черезъ шесть дней по кончинъ Екатерины, увидълась тамъ съ Нелидовой и заключила съ ней, послъ трогательнаго

объясненія, дружескій союзъ для блага императора и имперіи. Правда, Нелидова не согласилась оставить Смольнаго, но часто появлялась при дворъ и, пользуясь своимъ вліяніемъ на государя, съ одной стороны, обуздывала порывы его раздражительности и суровости, а съ другой-помогала Маріи Өеодоровнъ въ осуществленіи ея плановъ. Нелидова убъдила императора не упразднять ордена св. Георгія, какъ ни желаль онъ этого, и содъйствовала мягкому отношеню его къ дъятелямъ прежняго царствованія, когда постепенно обнаруживались при новыхъ порядкахъ ихъ старыя злоупотребленія; такъ, лишь благодаря ей, опала князя Платона Зубова ограничилась сначала лишь тъмъ, что онъ получилъ приказаніе возм'встить казн'в начисленные на него убытки съ дозволеніемъ убхать за-границу. Вмёстё съ Нелидовой, императрица побудила Павла продолжать переговоры о бракъ великой княжны Александры Павловны съ шведскимъ королемъ Густавомъ IV, и на этотъ разъ, впрочемъ, окончившіеся неудачей. Но вив области чувствъ, въ двлахъ внутренней политики, императрица и Нелидова проявляли свое вліяніе только тымь, что поддерживали старыхъ своихъ друзей, князей Куракиныхъ: Александра, назначеннаго вицеканцлеромъ, и Алексъя, получившаго должность генералъпрокурора. На ряду съ Куракиными, пріобръталъ значеніе у государя и Растопчинъ, состоявшій при немъ генералъадъютантомъ по военной части, - человъкъ образованный, умный, но неразборчивый на средства и, подъличиной преданности монарху, стремившійся къ собственному возвышенію: Екатерина отзывалась о немъ не иначе, какъ "сумасшедшій Өедька". Государь дов'риль его перу окончательную редакцію военнаго устава, составленнаго по прусскому образцу, и Растопчинъ, въ личныхъ своихъ цъляхъ, отступиль оть своего образца, ослабивь власть фельдмаршаловь и усиливъ значение инспекторовъ войскъ, что было главною причиною неудовольствія Суворова; онъ же побудиль государя удалить отъ себя Плещеева и Лопухина, увъривъ его, что масоны были проводниками въ Россіи разрушительныхъ стремленій иллюминатовъ и намфревались покуситься на жизнь Екатерины. Одновременно съ Растопчинымъ вкрался

въ довъріе Павла Петровича Архаровъ, ежедневно докладывавшій ему, въ качеств'в военнаго губернатора Петербурга, о всъхъ событіяхъ въ жизни столицы; онъ съ неумолимою строгостью приводиль въ исполнение всъ мелочныя повелънія Павла Петровича объ образъ жизни обывателей столицы и въ то же время доводиль до его свъдънія о ихъ неудовольствіи, питая тъмъ его подозрительность и возбуждая въ немъ боязнь заговоровъ. Роль Архарова въ гвардін исполняль Аракчеевь, отличавшійся своимь жестокимь и грубымъ обращениемъ съ офицерами и солдатами, но, въ отличіе отъ Архарова, онъ дъйствовалъ вполнъ добросовъстно, съ полнымъ сознаніемъ важности своихъ обязанностей и исполняемаго долга. Надъ всвми этими далеко не государственными людьми высоко стоялъ по своимъ качествамъ Безбородко, котя онъ мало вмъшивался въ дъла, желая только сохранить милость государя.

При такихъ условіяхъ, увлекавшійся преобразовательными планами Павелъ Петровичъ работалъ одинъ, безъ сотрудниковъ. Оттого законодательная его дъятельность лишена была системы и устойчивости, часто зависъла отъ настроенія его духа и свойства представлявшихся ему частныхъ поводовъ для законоположеній, не всегда строго обдуманныхъ и еще чаще дурно редактированныхъ. Павелъ не питалъ ненависти къ памяти матери, но онъ ненавидълъ порядки, установившіеся въ ея царствованіе, и все, что напоминало ему о нихъ. Этимъ объясняется порывистость въ его распоряженіяхъ: онъ ломалъ то, что попадалось ему на глаза, большое или малое, въ пылу борьбы съ остатками прошлаго, не отдавая себъ отчета въ размърахъ зла, сопровождавшаго эту ломку. Между тъмъ, около государя не было развитыхъ общественныхъ элементовъ, на которые онъ могъ бы оцереться въ своей дъятельности; отсюда возникло стремленіе Павла Петровича въ целомъ ряде его распоряженій создать новое орудіе правительственной власти — чиновничество, которое должно было стоять внъ круга сословныхъ интересовъ и быть точнымъ исполнителемъ воли монарха. Между тъмъ, сознавая отсутствіе твердой для себя опоры, мнительный государь склоненъ быль видъть вокругъ себя измъну и оттого крайне нервно относился ко всякому, хотя бы косвенному порицанію его дъйствій. Когда обнаружилась невинность гвардейскихъ офицеровъ Дмитріева и Лихачева въ составленномъ ими будто бы заговоръ противъ государя, чрезъ мъсяцъ по вступленіи его на тронъ, и всъ офицеры гвардіи увърили его по этому поводу въ своей преданности, государь сказалъ императрицъ съ восхищениемъ: "теперь я увъренъ, что кръпко сижу на престолъ". Но, вмъстъ съ тъмъ, много лицъ навлекали на себя неудовольствіе императора какимъ-либо неумышленнымъ словомъ или дъйствіемъ, въ которыхъ онъ неосновательно заподозръвалъ противоръчіе его волъ или неодобреніе его распоряженіямъ. Въ числъ пострадавшихъ были даже такіс, доказавшіе ему преданность люди, какъ митрополить Платонь, бывшій его наставникь, и князь Репнинъ; въ особенности часто, по совершенно ничтожнымъ поводамъ, дълались жертвами его подозрительности и, повидимому, безпричиннаго гитва придворные и военные чины, постоянно находившіеся у него на глазахъ. Желаніе придать скоръе своей власти священный характеръ побудило Павла посившить и своею коронаціей: манифестомъ 18-го декабря 1796 г., въ день погребенія Екатерины II и Петра III, императоръ объявилъ, что коронованіе совершится въ апрълъ 1797 года. Вслъдъ затъмъ сдъланы были съ возможною поспъшностію всь приготовленія къ ней; въ томъ числъ изданъ былъ, для свъдънія дворянству, собиравшемуся въ Москву на коронацію, указъ противъ роскоши въ одеждъ и экипажахъ.

Коронація императора Павла совершилась въ Москв 5 апръля 1797 года, въ день Свътлаго Христова Воскресенія. И день, назначенный для коронаціи, и вся ея обстановка соотвътствовали высокому, религіозному понятію Павла о значеніи власти русскаго самодержца: въ этотъ день Павелъ Петровичъ объявилъ себя главою церкви и при коронованіи, прежде чъмъ облечься въ порфиру, приказалъ возложить на себя далматикъ—одну изъ царскихъ одеждъ византійскихъ императоровъ, сходственный съ архіерейскимъ саккосомъ, но Св. Тайны въ алтаръ принялъ изъ рукъ священнослужителя, а не самъ лично, вопреки распространившимся тогда слухамъ; при входъ государя въ Царскія врата, митрополить Платонь замітивь шнагу, висъвшую у его пояса, остановилъ императора словами: "здъсь приносится безкровная жертва; отними благочестивъйшій государь, мечь оть бедра твоего". Вмъсть съ тьмъ, коронована была и супруга государя, императрица Марія, на главу которой императоръ возложилъ малую корону. Тотчасъ послъ совершенія обряда коронованія, Павелъ Петровичъ исполнилъ давнюю свою мечту-о дарованіи государству "фундаментальныхъ законовъ": съ высоты трона онъ самъ прочелъ въ храмъ во всеуслышание актъ о престолонаслъдіи по прямой линіи по мужескому кольну, составленный имъ вмъсть съ своей супругой еще въ 1788 году, затъмъ царскими вратами вошелъ въ алтарь и положилъ этоть акть въ особомъ ковчегъ на св. престолъ для храненія на въчныя времена; вслъдъ за тъмъ прочитаны были новыя узаконенія: "Учрежденіе объ императорской фамилін", опредълявшее права и обязанности членовъ царствующаго дома, и "Установленіе о россійскихъ орденахъ". Милости народу были объявлены только для крестьянъ слъдующимъ знаменитымъ манифестомъ въ день коронованія. "Объявляемъ всемъ Нашимъ верноподданнымъ. Законъ Божій, въ девятословіи Намъ преподанный научаеть Насъ седьмый день посвящать Ему: почему въ день настоящій, торжествомъ Въры Христіанской прославленный, п въ который Мы удостоилися воспріять священное муропомазаніе и Царское на Прародительскомъ Престолъ Нашемъ вънчаніе, почитаемъ долгомъ Нашимъ предъ Творцемъ всёхъ благъ Подателемъ подтвердить во всей Имперіи Нашей о точномъ и непремънномъ сего закона исполнении, повелъвая всъмъ и каждому наблюдать, дабы никто и ни подъ какимъ видомъ не дерзалъ въ воскресные дни принуждать крестьянъ къ работамъ, тъмъ болъе, что для сельскихъ издъльевъ остающіеся въ недълъ шесть дней, по равному числу оныхъ вообще раздъляемые, какъ для крестьянъ собственно, такъ и для работъ ихъ въ пользу помъщиковъ слъдующихъ, при добромъ распоряжении достаточны будутъ

на удовлетвореніе всякимъ хозяйственнымъ надобностямъ". Въ тотъ же день, 5 апръля, объявлены были щедрыя награды лицамъ, окружавшимъ императора. Крестьянъ роздано было до 82.000 душъ. Болъе всъхъ получили Безбородко, возведенный въ княжеское достоинство съ титуломъ свътлости, и князья Александръ и Алексъй Куракины.

Торжество коронованія сопровождалось праздниками и балами. Всъ они, по словамъ современниковъ, были утомительны и скучны: государь обращалъ строгое вниманіе на соблюденіе всіхъ требованій этикета и самъ первый уставалъ отъ нихъ. Парады и смотры войскъ собранныхъ подъ Москвой и не вполнъ еще усвоившихъ всъ требованія новаго устава, также происходили при напряженномъ состояніи духа всёхъ участвующихъйи императоръ неоднократно выражаль свое неудовольствіе на "потемкинскій духъ" офицеровъ; многіе изъ нихъ тогда же пострадали по самымъ ничтожнымъ поводамъ. Дурное настроеніе государя выразилось уже черезъ недълю послъ коронаціи совершенно несвоевременнымъ указомъ отъ 13 апръля, которымъ не только подтверждался указъ отъ 12 января о телесномъ наказаніи дворянъ за уголовныя преступленія, но онъ распространялся еще на гильдейскихъ гражданъ, священниковъ и діаконовъ, впавшихъ въ тъ же преступленія, и такимъ образомъ отмънялись привилегіи, незадолго предъ тъмъ дарованныя духовенству самимъ Павломъ. Митрополитъ Платонъ, въ качествъ бывшаго наставника Павла, взялся быть предъ нимъ, по просьбъ дворянъ, выразителемъ ихъ недовольства: дворяне просили митрополита доложить государю, что онъ крайне строгъ и что онъ долженъ перемъннть свое обращение съ ними. Но Павелъ Петровичъ дурно встрътилъ слова Платона и приказалъ ему не выбажать изъ Москвы. Вмъшательство Платона было тъмъ непріятнъе для Павла, что Платонъ до коронаціи отказывался принять орденъ св. Андрея Первозваннаго, не одобряя намъренія государя изъ духовныхъ дълать "кавалеровъ". Павелъ Петровичъ перебилъ его ръзко при многихъ свидътеляхъ и, пославъ ему рукою поцълуй, сказалъ: "прощайте, съ вами не сговоришь". Какъ бы въ отвъть на неудовольствіе дворянства,

часто проявлявшееся наружу во время пребыванія Павла въ Москвъ, 29 апръля послъдовалъ манифесть о прощеніи отлучившихся самовольно нижнихъ чиновъ и всякаго званія людей, а 4 мая, на другой день послів отвівзда императора изъ Москвы, объявленъ быль именной указъ Сенату, "чтобы ни отъ кого ни въ какихъ мъстахъ прощеній многими подписанныхъ не принимать", чёмъ отменялось право дворянства представлять о своихъ нуждахъ губернаторамъ, сенату и императорскому величеству. Воспоминанія о прошломъ не оставляли государя, и борьба со старыми порядками видимо подогръвала его старыя, горькія чувства. Проникнутый сознаніемъ полноты своей власти и подозръвая во всъхъ сочувствие къ порядкамъ прошлаго царствования, онъ не терпълъ противоръчія и дъйствоваль часто по минутному впечатлънію. "Когда императоръ чего либо четъ, писалъ Рожерсонъ 10 іюня 1797 г., не осмъливаются дълать ему возраженій, такъ какъ на каждый совъть или представление онъ смотрить какъ на ослушание. Иногда императрица и еще чаще Нелидова, въ особенности, когда онъ дъиствують совмъстно, успъвають пріостановить его ръшеніе, но это случается очень ръдко". Такъ, орденъ св. Георгія не вошель въ "Установленіе" объ орденахъ, изданное въ день коронаціи, и лишь во время чтенія "Установленія" въ Успенскомъ соборъ послъ чина коронованія, Павелъ, очевидно уступая настояніямъ Нелидовой, изустно съ престола узаконилъ этотъ восиный орденъ. Павелъ не желалъ ни съ къмъ совътоваться, а приближенныя къ нему лица, примъняясь къ его нраву, думали лишь о личныхъ выгодахъ. "При ръдкомъ государъ больше, какъ при Павлъ", говоритъ изгнанный незадолго предътъмъ Растопчинымъ секретарь государя Лопухинъ, "можно было бы сдълать добра для государства, если бы окружавшие его руководились усердиемъ къ отечеству, а не видали собственной корысти". Оттого даже манифесть отъ 5 апръля о крестьянской барщинъ лежить печать необдуманности и поспъшности: не было точно опредълено положение ни крестьянъ земледъльцевъ, ни дворовыхъ, а дурная редакція закона привела къ тому, что помъщики смотръли на пего съ разныхъ точекъ зрънія, со-

образно съ своими выгодами: въ Малороссіи, гдф до тфхъ поръ была лишь двухдневная барщина, -- какъ на средство возвысить крестьянскія повинности, а въ Великороссіи, гдъ барщина была чуть не повседневная, -- только какъ на "совътъ" правительства, ни для кого не обязательный. Дворянство однако видъло опасность для себя въ будущемъ при такомъ направленіи мыслей государя: шли глухіе, но оживленные толки о его деспотизмъ, нарушении ихъ политическихъ правъ. "Неудовольствіе противъ императора", доносиль 1 мая своему правительству изъ Москвы прусскій генералъ Брюль, "всеебщее. Наклонность русскихъ къ революціямъ, привычка ихъ къ женскому управленію, безнравственность ихъ побужденій, - все это могло бы повлечь за собою самыя прискорбныя послёдствія, если бы добродътели императрицы не ставили ея выше всякаго искушенія. Императоръ, желая исправить ошибки предыдущаго царствованія, вводить новую систему въ управленіе, которая не нравится націи и недостаточно обдумана, а между тъмъ осуществляется съ поспъшностію, малопонятной и ничъмъ не вызванной. При этомъ государь занимался лишь мелочами, всякаго рода церемоніями и пріемами, теряя оттого изъ виду важныя дёла и принимая советы только отъ князя Безбородко и иногда отъ князя Репнина. Но Безбородко – человъкъ лънивый и небрежный".

Наканунъ отъъзда своего изъ Москвы Павелъ Петровилъ назначилъ 2 мая императрицу Марію Өеодоровну главноначальствующею надъ воспитательными домами въ объихъ столицахъ и такимъ образомъ пріобщилъ ее къ дъламъ управленія. З мая императорская чета выъхала изъ Москвы—Марія Өеодоровна прямой дорогой въ Петербургъ, а Павелъ Петровичъ, сопровождаемый великими князьями, кружнымъ путемъ чрезъ литовскія губерніи. Предъ путешествіемъ императоръ отдалъ строгій приказъ, чтобы на пути его, для избъжанія тягостей для крестьянъ, отнюдь не дълали никакихъ приготовленій, не поправляли дорогъ и не чинили мостовъ. Проважая чрезъ слободу Пневу смоленской губерній, государь увидълъ множество крестьянъ, чинившихъ дорогу. Помъщикъ ихъ, Храповицкій, на притъсненія кото-

раго при этомъ пожаловались государю крестьяне, едва было не пострадаль, а крестьянамъ Павелъ Петровичъ приказалъ выдать 2500 рублей. Замъчательно, что, отдавая въ первомъ порывъ гнъва приказъ о разстръляніи Храповицкаго, императоръ поручилъ написать объ этомъ великому князю Александру Павловичу, прибавивъ: "и напишите, чтобы народъ это зналъ, что дышете однимъ со мною духомъ". Въ Оршъ государь посътилъ, между прочимъ, іезуитскій коллегіумъ, гдъ обласкалъ іезуитовъ и прочее католическое духовенство, видя въ немъ оплотъ противъ революціонныхъ ученій на Западъ, а въ Вильнъ, Гроднъ и Ковнъ осмотрълъ войска, обученныя по новому уставу. Въ общемъ путешествіс произвело на Павла благопріятное впечатлъніе.

Пока государь путешествоваль, императрица Марія получила подробныя свъдънія о неудовольствін, господствовавшемъ среди войскъ и петербургскаго общества, вызванномъ мелочными мърами военнаго губернатора Петербурга, Архарова. Этотъ любимецъ государя, при Екатеринъ пользовавшійся славою хорошаго сыщика, задумаль, пользуясь слабыми сторонами характера Павла Петровича, сыграть какую-то двусмысленную роль. Всв распоряженія императора по полицейской части, касавшіяся будничной жизни обитателей Петербурга, проводились Архаровымъ въ исполненіе съ преувеличенною точностью, а иногда даже искажались имъ съ цълію возбуждать неудовольствіе, донося о которомъ подозрительному, боявшемуся заговоровъ императору, онъ имълъ случай свидътельствовать о своемъ усердіи и полезности. Всв жители Петербурга ненавидвли его, а между тъмъ къ пріъзду императора Архаровъ принувсвхъ окрасить свои дома двери и И даже окна домовъ полосами чернаго и бълаго цвътовъ, какъ уже окрашены были мосты и шлагбаумы; въ то же время Архаровъ не обращалъ никакого вниманія на усиливав. шуюся въ Петербургъ дороговизну припасовъ первой необходимости, а между тъмъ дороговизну эту объясняли корыстной стачкой полиціи со скупщиками жизненныхъ припасовъ. Поведеніе Архарова внушало многимъ подозрънія; существуеть даже извъстіе, что, сопровождая императрицу

Марію на возвратномъ пути ея изъ Москвы, онъ намекаль ей на возможность переворота въ ея пользу. Но императрица, горячо любившая своего супруга, менве всего собна была къ какому-либо заговору противъ него, по возвращении Павла въ Петербургъ, она, вмъсть съ Нелидовой, сообщила ему о дъйствіяхъ Архарова, основанныхъ будто-бы на его словесныхъ приказаніяхъ. "Развъ я дуракъ, отдавать подобныя приказанія?" вскричаль Павель и лълъ Архарову немедленно выъхать въ деревню. На мъсто назначенъ былъ женатый на подругъ Нелидовой графъ О. О. Буксгевденъ, извъстный прямотою своего характера и пользовавшійся расположеніемъ войскъ и жителей Петербурга. Тогда же, 6 іюня 1797 г., учреждена была "комиссія о снабженіи резиденціи припасами, распорядкомъ квартиръ и прочихъ частей, до полиціи относящихся"; президентомъ этой комиссіи назначень быль великій князь Александръ Павловичъ.

## III.

Военныя упражненія императора Павла.—Вахтъ-парадъ и его значеніе въ Павловскую эпоху.—Глухое недовольство въ средѣ войскъ, среди офицеровъ особенно.—Суровыя мѣры императора Павла.—Аракчеевъ.— Тревожное положеніе офицеровъ и великихъ князей Александра и Константина Павловичей.—Забота о крестьянствѣ и духовномъ сословіи. — Мѣры по отношенію къ дворянству. — Напряженное состояніе духа русскаго общества, усиленіе полицейской опеки. — Стремленіе поддержать легитимный принципъ въ Европъ. — Союзъ съ Австріей и Англіей. —Вліяніе императрицы Маріи Өеодоровны и Нелидовой. —Пребываніе императора Павла въ Москвѣ въ 1798 г. и путешествіе въ Казань. — Анна Петровна Лопухина и связанныя съ ея именемъ придворныя интриги.

Лъто 1797 г. императоръ проводилъ въ Павловскъ въ кругу своего семейства, такъ какъ государь не любилъ Царскаго Села, лътней резиденціи Екатерины. Изъ Павловска государь со всъмъ своимъ семействомъ ъздилъ на морскіе маневры; государь избралъ для своего пребыванія вновь выстроенный фрегатъ "Эммануилъ", т. е. "Съ нами Богъ".

Предполагалась прогулка флота изъ Кронштадта въ Ревель, но противные вътры помъшали эскадръ сняться съ якоря. Морскіе маневры, по своей кратковременности, не могли дать императору возможности проявить свою требовательность по отношению къ флоту; тъмъ съ большею ревностью предавался императоръ сухопутнымъ военнымъ экзерциціямъ въ Павловскъ. Въ Павловскъ расположена была лагеремъ почти вся гвардія, и императоръ ежедневно производилъ ей ученія и смотры; чтобы испытать бодрость и военную выправку солдать, онъ будиль войска по ночамъ тревогами и выводиль въ строй. Увлекаясь этими военными упражненіями, императоръ забывалъ свое достоинство самодержца и лично училъ войска, превращаясь въ самаго зауряднаго экзерцирмейстера. Особенно важное значение въ глазахъ императора имълъ вахтъ-парадъ, который превратился въ какой-то торжественный обрядь и быль настоящимь театромъ, на которомъ русскій государь разыгрывалъ роль мелочного и деспотическаго педанта. По разсказамъ современниковъ, при тогдашнихъ военныхъ пріемахъ, странный церемоніальный шагь, дъйствія флигельмановь, выскакивавшихъ изъ рядовъ, чтобы телеграфировать ружьями самые вычурные знаки, балансирование офицеровъ съ эспантонами, -- все это казалось офицерамъ неумъстнымъ, устаръвшимъ и смъшнымъ; но все это требовалось Павломъ, какъ необходимое и священное условіе военнаго ремесла. Особенное значеніе въ глазахъ его имъло дъйствіе эспантономъ, и важная минута: была для офицеровъ та, въ которую, проходя мимо императора, они салютовали его эспантономъ, припрыгивая и покачиваясь на тихомъ шагу. Иные за ловкость тутъ же награждались или начинали блестящую карьеру; другіе своею неловкостью и упущеніемъ раздражали императора, навлекали на себя съ его стороны и грубыя слова, и самыя несоотвътствовавшія наказанія. Случалось, что Павель въ раздраженіи бросался на офицеровъ, вырывалъ у нихъ эспантоны, ругался, схватываль виновныхь за воротникъ, за лацкана. Подобныя сцены доходили иногда до комизма: вырвавъ эспантонъ у офицера, Павелъ самъ проходилъ вмъсто него, какъ бы испытывая хладнокровіе присутствовавшихъ,

которые должны были сохранить серьезный видъ, глядя на эту небольшую фигуру, дъйствовавшую съ какимъ-то убъжденіемъ и со всею силою ничьмъ неукротимой воли. Строгость и запальчивость государя по отношенію къ гвардейцамъ никогда не уменьшалась, такъ какъ, по мъръ совершенствованія войскъ, вниманіе его ко всёмъ, даже мельчайшимъ упущеніямъ также увеличивалось, а въ мелкихъ отрядахъ погръшности становились замътнъе. Въ Павловскъ была также особая цитадель, или кръпость, Бипъ, куда офицеровъ сажали подъ аресть. Солдаты были вообще менъе недовольны строгостью императора, видя, что отъ нея преимущественно страдають офицеры, которые, наравнъ съ ними должны были нести всъ тягости службы, но офицеры, самые усердные, бывали въ отчаяніи, не зная иногда, чёмъ для нихъ окончится вахтъ-парадъ, такъ какъ Навелъ склоненъ былъ въ упущеніяхъ офицеровъ видъть сознательное противодъйствіе его волъ. Изъ военныхъ приказовъ 1797 г. видно, что съ 1 мая по 24 августа исключено было изъ службы за пьянство, нерадъніе и т. д. 117 офицеровъ. Нъкоторые изъ приказовъ были выраженіемъ горькихъ чувствъ Павла по отношению къ проинедшему царствованию; такъ, въ приказъ 14 августа было объявлено объ исключении одного офицера "за незнаніе должности, за лічь и нерадічніе, къ чему онъ привыкъ въ бывшей должности его при князьяхъ Потемкинъ и Зубовъ, гдъ, вмъсто службы, обращались въ передней и пляскъ ". Нервное состояніе государя и войскъ, его окружавшихъ, выразилось въ особенности въ двухъ военныхъ тревогахъ, случайно происшедшихъ въ Навловскъ 2 и 4 августа; тревоги эти наполнили душу императрицы Маріи опасеніемъ за безопасность государя, такъ ими могли воспользоваться эломышленники или озлобленные имъ люди. Вмъсть съ Нелидовой, она употребляла всъ усилія смягчить своего супруга, побудить его къ болъе мягкому, осторожному образу дъйствій. Но въ умъ Павла прочно укоренилась мысль о необходимости "суровыми и сильными мърами" пресвчь "распущенность въ службъ и въ нравахъ", призракъ революціи постоянно представлялся его воображенію, и, желая избъжать опасностей, онъ самъ создаваль ихъ тамъ, гдъ они прежде не существовали. Тщетно Нелидова писала государю: "Воть любезный другь, что я нахожу, открывъ книгу наудачу: это подтверждение нашего разговора о томъ, что государи еще болъе всъхъ прочихъ людей должны упражняться въ терпвніи и умеренности. Чемъ выше мы поставлены, тэмъ болье мы имъемъ необходимыхъ отношеній къ людямъ и тімъ чаще приходится намъ показывать терпъніе и умъренность, ибо всъ люди несовершенны". Въ отвъть на убъжденія Нелидовой Павель Петровичъ писалъ ей: "Все это правда, но правда также и то, что съ теченіемъ времени, со дня на день, сділаешься, пожалуй, слабъе и снисходительнъе. Вспомните Людовика XVI: онъ началъ снисходить и быль приведенъ къ тому, что долженъ быль уступить совершенно. Всего было слишкомъ мало и, между твмъ, достаточно для того, чтобы въ концъ концовъ его повели на эшафоть. Во всемъ этомъ нътъ женщины, хотя здъсь хотятъ только женщинъ (намекъ на предыдущее царствованіе, когда быль возможень упадокъ дисциплины). Павелъ, добрый и великодушный отъ природы, не хотълъ показывать слабости и, какъ часто бываеть съ слабохарактерными людьми, впадаль въ противоположную крайность — допускалъ жестокость, которая, по своей искусственности, казалась иногда холодною и неумолимою; притомъ, прійдя въ раздраженіе, онъ уже не могъ себя сдерживать и часто быль совершенно внъ себя. По свидътельству Саблукова, "императоръ вполиъ сознавалъ это и глубоко этимъ огорчался, оплакивая собственную вспыльчивость, но не имълъ силы, чтобы побъдить себя. Къ несчастію для Павла, его опасенія и недовърчивость были замътны для окружающихъ". "Дворъ и общество, которые съ самаго начала царствованія усвоили себъ образъ мыслей, заставлявшій предугадывать о концѣ его", говорить, съ своей стороны графиня Головина, современникъ-очевидецъ описываемыхъ событій, "постарались по-своему объяснить себъ военныя тревоги, происходившія въ Павловскъ 2-го и 4-го августа. Ничто не способствуетъ такъ измънъ, какъ постоянно высказываемая боязнь ея. Павелъ не умълъ скрывать, до какой степени этоть страхь отравляль его

душу. Боязнь эта проявлялась во всёхъ его дёйствіяхъ, и много допущенныхъ имъ жестокостей было слёдствіемъ этого постояннаго чувства его души, и, раздражая умы, онё привели, наконецъ, къ тому, что дали полное основаніе къ оправданію его подозрительности".

Послъ переъзда двора изъ Павловска въ Гатчину, въ концъ августа, совершилось радостное для Павла событіе. Около Гатчины происходили маневры войскъ, обученныхъ по новому уставу. Маневры эти, такъ мало, по своей грандіозности, походившіе на бывшія здісь же, всего годъ тому назадъ, экзерциціи гатчинскихъ потвшныхъ войскъ, прошли блистательно. Государь быль доволень и весель: теперь. выражаясь словами Павла, Господь Богъ дозволилъ ему исполнить то, что предначерталь онъ этими экзерциціями и ради чего, въ первые десять мъсяцевъ своего царствованія. преобразовываль екатерининскую армію ціною всевозможныхъ усилій и жертвъ. За последнимъ маневромъ и за последнимъ приказомъ велъно было собраться всъмъ генераламъ и полковымъ командирамъ. Императоръ повторилъ отданное въ приказъ благоволение и удовольствие всъмъ войскамъ и затьмъ сказалъ: "Я зналъ, господа, что образование войскъ по уставу было не совсъмъ пріятно; ожидаль осени, чтобы сами увидъли, къ чему все клонилось. Вы теперь видъли плоды общихъ трудовъ въ честь и славу оружія россійскаго". Для мирнаго, плацпараднаго употребленія войска дъйствительно достигли замъчательной выправки и точности въ движеніяхъ: казалось, это были не люди, а машины. Но насколько этотъ развитый механизмъ могъ содъйствовать развитію военнаго духа въ войскахъ и отвъчать потребностямъ военнаго времени и ходу военныхъ операцій, объ этомъ не могъ судить ни самъ Павелъ, ни его экзерцирмейстеры, никогда не бывшіе въ огнъ.

Но и послѣ прекрасно сошедшихъ маневровъ отношенія государя къ офицерству не измѣнились; не измѣнилась и взыскательность императора. Признаки дурнаго настроенія проявились въ особенности въ преображенскомъ полку, которымъ командовалъ самый жестокій изъ всѣхъ гатчинцевъ— Аракчеевъ; его жестокость и грубость доводили офицеровъ

до отчаянія, выражавшагося въ необдуманных словахъ и толкахъ, а, между тъмъ, Аракчеевъ, для своего оправданія, доносилъ императору, что они мало занимаются службой. "Свъдаль я, —писаль Павель Аракчееву тотчась послъманевровъ, -- что офицеры ваши разглашають вездъ, что они не могуть ни въ чемъ угодить, забывая, что если бы они дълали что-другихъ полковъ дълають, то они равно бы тъмъ угождали, то и извольте имъ сказать, что легкій способъ сіе кончить-отступиться мнв оть нихъ и ихъ кинуть, предоставя имъ всегда таковыми оставаться, каковы мерзки они прежде были, что я исполню, а буду и безъ нихъ заниматься обороною государственною". Вследь затемь последовало, 6 октября, увольнение отъ службы многихъ офицеровъ преображенскаго полка и массы унтеръ-офицеровъ изъ этого полка. Легко понять, что этими мърами Павелъ очищалъ гвардію отъ екатерининскихъ офицеровъ: гатчинскіе экзерцирмейстеры считали ихъ неудобнымъ элементомъ во ввъренныхъ имъ полкахъ и утверждали Павла Петровича въ подозрвніи, что они не желають подчиняться новымь порядкамь службы. "Такъ какъ всъ эти гатчинцы", говоритъ Саблуковъ, самъ служившій въ это время въ гвардін, "были всв лично извъстны Императору и имъли связи съ придворнымъ штатомъ, то многіе изъ нихъ имъли доступъ къ Императору и заднее крыльцо дворца было для нихъ открыто. Это весьма вооружило насъ противъ этихъ господъ; мы вскоръ открыли, что они доносили о мальишемъ случав, о мальишемъ вырвавшемся словъ. Не стоить перечислять всвхъ этихъ именъ; объ одномъ, однако же, следуеть упомянуть, такъ какъ онъ впоследствін сдълался важнымъ человъкомъ: то былъ Аракчеевъ. Часто, за ничтожные недосмотры и ошибки въ командъ, офицеровъ, прямо съ парада, отсылали въ другіе полки на большія разстоянія, и это случалось до того часто, что, когда мы бывали на карауль, мы имъли обыкновение класть нъсколько сотъ рублей бумажками за пазуху, чтобы не остаться безъ копейки на случай внезапной ссылки. Три раза случалось мнъ давать деньги взаймы товарищамъ, забывшимъ эту предосторожность. Такое обращение держало офицеровъ въ постоянномъ страхъ и безпоконствъ, и многіе, вслъдствіе сего, совсъмъ

оставляли службу и удалялись въ свои поместья, между тъмъ какъ другіе, оставивъ армію, переходили въ гражданскую службу... Легко себъ представить, что эта система держала семейства, къ которымъ принадлежали офицеры, въ состояни постояннаго страха и тревоги, и почти можно сказать, что Петербургъ, Москва и вся Россія были погружены въ постоянное горе". Горе это, однако, было горемъ преимущественно дворянскаго служилаго класса, по объясненію Саблукова. "Люди знатные", говорить онъ, "конечно, тщательно скрывали свое неудовольствіе, но чувство это иногда прорывалось наружу, и во все время коронаціи въ Москвъ императоръ не могъ этого не замътить. Зато низшія сословія съ такимъ восторгомъ привътствовали императора при всякомъ представлявшемся случав, что онъ приписывалъ холодность и видимое отсутствіе привязанности къ себъ дворянства лишь нравственной его испорченности и якобинскимъ наклонностямъ. Что касается до этой испорченности, то онъ быль, конечно, правъ, такъ какъ неръдко многіе изъ самыхъ недовольныхъ, когда онъ обращался къ нимъ лично, отвъчали ему льстивыми словами и съ улыбкою на устахъ; Павелъ же, по честности и откровенности своего нрава, никогда не подозрѣвалъ въ этомъ двоедушія, тѣмъ болѣе, что онъ часто говорилъ, что будучи всегда готовымъ и радъ доставить законное и полное оправданіе всякому, кто считалъ себя обойденнымъ или обиженнымъ, онъ не боится быть несправедливымъ". Взыскательность государя по отношенію къ офицерамъ казалась тъмъ болъе естественною, что онъ проявляль ее и по отношенію къ собственнымъ дътямъ. Великій князь Александръ былъ шефомъ семеновскаго, а Константинъ-измайловскаго полковъ; Александръ былъ, кромъ того и первымъ военнымъ губернаторомъ Петербурга. Каждое утро въ семь часовъ и каждый вечеръ въ восемь подавалъ онъ императору рапортъ. "При этомъ слъдовало ему, разсказываеть Саблуковъ, отдавать отцу отчеть о мельчайшихъ подробностяхъ службы и за малъйшую ошибку получалъ строгій выговоръ. Великій князь Александръ былъ еще молодъ, и характеръ его былъ робокъ". Великій князь Константинъ, отличавшійся горячностію нрава,часто позволяль себъ опрометчивые и жестокіе поступки, но одно напоминаніе о военномъ судѣ, котораго, по уставамъ Павла, могъ требовать себѣ каждый корнеть надъ своимъ полковымъ командиромъ, было, по словамъ Саблукова, "Медузиной головой, которая оцѣпеняла ужасомъ его высочество". "Оба великіе князья, замѣчаетъ онъ, смертельно боялись своего отца, и, когда онъ смотрѣлъ сколько нибудь сердито, они блѣднѣли и дрожали какъ осиновый листъ".

Увлеченіе Павла Петровича мелочами военнаго діла мътало ему вникать во всъ подробности внутренняго управленія имперіей, и при такихъ обстоятельствахъ генералъпрокуроръ Алексъй Куракинъ, поддерживаемый императрицею и Нелидовой, пріобръль, въ глазахъ многихъ, значеніе какъ-бы со-регента по дъламъ гражданскимъ. Въ дъйствительности, внутренняя политика Павла въ концъ 1797 и въ началь 1798 г. продолжала достигать прежнихъ своихъ цълей. Цълымъ рядомъ узаконеній облегчена была въ своихъ тягостяхъ масса крестьянского населенія уменьшеніемъ натуральныхъ повинностей, установленіемъ цінъ на предметы первой необходимости и введеніемъ льготной продажи соли, всв казенные крестьяне получили надълъ по 15 десятинъ на душу и особое крестьянское управленіе. Возвышеніе подушной подати на 28 коп. съ души и переоброчка казенныхъ крестьянъ, послъ 15 лътняго промежутка времени, сопровождались, по указу отъ 18 декабря 1797 г., сложеніемъ недоимки по 1 января этого года по этимъ же статьямъ въ суммъ до 7 милліоновъ рублей. Для обезпеченія судьбы выпущенныхъ въ отставку нижнихъ чиновъ изъ крестьянъ также приняты были мъры. Духовенство, согласно межевой инструкціи, изданной еще при Екатеринъ, обезпечено было наръзкой къ сельскимъ церквамъ 30 десятинъ земли, съ правомъ пользоваться входомъ въ казенные лъса, а къ обработкъ церковной земли въ пользу причтовъ повелъно было привлекать сельскія общества; архіерейскіе дома, соборные и нъкоторые другіе церкви получили штаты и особыя суммы и даже угодья на содержаніе своего духовенства. Чтобы внушить уважение къ бълому духовенству, стоявшему въто время значительно ниже чернаго, Павелъ началъ жаловать

его орденами и особо для него установленными знаками отличія: наперснымъ крестомъ, митрою, камилавкою и скуфьею; кромъ того, повелъно было въ консисторіяхъ между присутствующими быть половинъ изъ бълаго духовенства. Но особенно заботился Павелъ о просвъщении духовенства. Указомъ отъ 18 декабря 1797 г. учреждены были въ Петербургъ и Казани духовныя академіи, а на содержаніе духовныхъ училищъ ассигнованы особыя суммы. Замъчательно, что, оказывая уваженіе православному духовенству, императоръ проявилъ свою въротерпимость по отношенію къ раскольникамъ: въ началъ 1798 г. въ самомъ гнъздъ раскольниковъ, въ нижегородской губерніи, разръщено было старообрядцамъ имъть свои церкви и при нихъ священнослужителей. Даже дворянство, привыкшее къ гоненіямъ, увидъло, наконецъ, вниманіе государя къ своимъ матеріальнымъ нуждамъ. 18 декабря 1797 г. появился манифестъ императора Павла объ учрежденіи государственнаго вспомогательнаго банка для дворянства. "Съ крайнимъ прискорбіемъ видимъ", говорилось въ манифестъ, "что многіе роды дворянскіе, стеная подъ бременемъ долговъ, изъ рода въ родъ съ наслъдствомъ влекущихся или небережливостью нажитыхъ, не многіе изъ нихъ воспользовались сложеніемъ съ себя сего бремени способами, въ государственных банкахъ отвератыми, но большая часть, усугубляя свои долги, разстроила состояніе своихъ одолжителей и, отъ неминуемой крайности впадая въ руки алчныхъ корыстолюбцевъ и ростовщиковъ, число сихъ зловредныхъ хищниковъ, а всего ужаснъе приготовляють плачевный жребій нищеты невинному своему потомству". Ссуды выдавались банкомъ на 25 лътъ банковыми билетами въ размъръ 40-75 рублей на душу, смотря по классу губернін; заемщикъ пользовался 50/0 въ годъ съ билетовъ и уплачивалъ 60/о и погашение по расчету, сообразно взимаемому по частямъ капиталу. За невзносъ въ срокъ платежей имъніе бралось въ опеку. Билетамъ банка присвоенъ былъ принудительный курсъ, и они должны были приниматься и казною, и частными лицами по номинальной цънъ. Чтобы предохранить дворянское сословіе, заключавшее въ себъ "ревностныхъ исполнителей монаршей воли и храбрыхъ защитниковъ отечества", отъ проникновенія въ него недостойныхъ элементовъ, повельно было еще въ началь царствованія не возводить никого въ дворянское достоинство безъ высочаншаго разръщенія; теперь повельно было составить общій дворянскій гербовникъ для внесенія въ него уже существующихъ дворянскихъ гербовъ и сочиненія новыхъ. Но наряду съ этимъ принимались мъры къ очищенію дворанства отъ дурныхъ его членовъ и къ сокращенію его сословныхъ привиллегій съ такою же суровостью, какъ и прежде, твмъ болве, что дворяне толпами бъжали отъ военной службы, гдв имъ не сладко жилось: 15 ноября 1797 г. послъдовалъ указъ, чтобы дворяне, выключенные изъ военной службы, не были избираемы и опредъляемы ни на какія должности по выборамъ и чтобы ооъ нихъ не принимали даже голосовъ при выборахъ, а 14 генваря 1797 г. —повелъно было не принимать ихъ на гражданскую службу. Въ то же время, съ цълію уменьшить вліяніе дворянства на дъла областнаго управленія, императоръ усилилъ власть губернаторовъ и повельль имъ присутствовать на дворянскихъ собраніяхъ "для соблюденія добраго порядку". Понятно, что дворянство увидъло въ этихъ мърахъ желаніе государя приступить къ отмънъ его сословныхъ привиллегій, дарованныхъ ему жалованной грамотой, и ожидало въ будущемъ еще худшаго. Даже вспомогательный для дворянства банкъ, учрежденный Павломъ по проекту Алексъя Куракина, возбудилъ немедленно по своемъ возникновеніи, цълый рядъ справедливыхъ жалобъ: билеты этого банка, имъя принудительный курсъ, тотчасъ по выпускъ упали въ цънъ и, увеличивъ массу бумажныхъ цънностей, подрывали государственный кредитъ.

Но всѣ эти дѣйствія и распоряженія государя не могуть объяснить намъ нервнаго напряженія русскаго общества — того ежедневнаго ожиданія постоянныхъ перемѣнъ, которое, если вѣрить современникамъ, не давало никому спокойно спать въ царствованіе императора Павла. Вводя порядокъ и дисциплину въ управленіе, императоръ на каждомъ шагу подводилъ итоги прошлымъ злоупотребленіямъ, и многіе платились за старыя свои прегръщенія, отвѣчали иногда только за то, что въ царствованіе Екатерины счита-

лось возможнымъ и дозволительнымъ. Преслъдуя старые порядки, Павелъ началъ преслъдовать лица, а кто могъ считать себя вполнъ чистымъ и правымъ съ его идеальной точки эрвнія? Штрафы, конфискаціи, увольненіе отъ должностей, иногда въ самой оскорбительной формъ, высылка изъ столицъ, -- поражали сегодня -- одного, завтра -другого. Давъ волю чувствамъ, Павелъ не щадилъ никого, даже память мертвыхь; пострадаль Зубовь, на котораго было полумилліонное взысканіе за недочеты въ казенныхъ суммахъ, -- но, вмъсть съ тьмъ, повельно могилу Потемкина, было задълать а наслъдники его должны были внести крупныя суммы на покрытіе его долговъ. Справедливость, ко всъмъ равная, "не взирая на лица", — была господствующимъ побужденіемъ государя, но равныя для всёхъ мёры возмездія сами по себё были несправедливы и производили иногда совершенно неожиданныя по своему ужасу или комизму послъдствія. Не легче было и новымъ исполнителямъ воли государя: желтый ящикъ былъ върнымъ проводникомъ къ государю всъхъ жалобъ на неправосудіе и на злоупотребленія, но съ ними вмъсть подавались и лживые доносы, прошенія "недъльныя", нельпыя, а, между тымь, государь, при своей впечатлительности, полагалъ на нихъ быстрыя, часто необдуманныя резолюціи. Кром'в того, жителей Петербурга, Москвы и даже провинціи опутывала ежедневно тысяча мелочей, касавшихся даже будничной жизни каждаго. Полицейская опека надъ частной жизнію подданныхъ доведена была Павломъ до крайнихъ предъловъ, вытекая изъ патріархальныхъ взглядовъ его на отношенія государя къ подданнымъ какъ отца, главы семьи. Распоряженія объ образъ жизни обывателей Петербурга, сдъланныя по вступленіи на престоль, оставались и затъмъ въ полной силъ и даже дополнялись новыми. Воспрещено было ношеніе фраковъ и разръшено нъмецкое платье, съ точнымъ опредъленіемъ цвъта его и размъровъ воротника; запрещены были жилеты, а вивсто нихъ дозволено употреблять камзолы; дозволены были башмаки съ пряжками, а не съ лентами, и запрещены короткіе сапоги съ отворотами или со шнурками; не позволялось "увертывать шею безмърно платками", а внушалось "повязывать ее безъ излишней толстоты" и т. д. и т. д. При этомъ "домоправителямъ, прикащикамъ и хозяевамъ строжайше подтверждалось, чтобы всемь прівзжающимъ для жительства или на время въ домы ихъ объявляли они не только объ исполненіи сихъ предписаній, но и о всъхъ прежде бывшихъ, и если окажется, что таковыхъ объявленій кому-либо учинено не было, то съ виновными поступлено будеть по всей строгости законовъ". Павель, очевидно, не желаль, чтобъ слъдовали французскимъ революціоннымъ модамъ; оттого подобныя же распоряженія сдъланы были даже по отношенію къ женскимъ костюмамъ и прическъ. Любопытно, что, по разнымъ соображеніямъ, императоръ приказаль, чтобы во встхъ казенныхъ бумагахъ "изъяснялись самымъ чистымъ и простымъ слогомъ, употребляя всю : возможную точность и стараясь изъяснить лучше самое дъло, а высокопарныхъ выраженій, смыслъ потемняющихъ, всегда избътать". Это разумное, хотя трудно достижимое желаніе Павла было парализовано последующими распоряженіями, благодаря которымъ, при изъясненіи дъла не только письменно, но и устно, приходилось справляться со спискомъ словъ, запрещенныхъ къ употребленію. Такъ, слово "стража" замвнено было словомъ "караулъ", "врачъ"-"лекарь", "выполненіе" — "исполненіе", "граждане" — "жители" или "обыватели", "отечество"— "государство", "степень"— "классъ" и т. д.; слово же "общество" совсъмъ воспрещено было къ употребленію. Разумъется, "усердные" слуги государя и полиція усиливали значеніе распоряженій императора; оттого при дворъ и на службъ даже говорить приходилось съ нъкоторой опаской, взвъшивая выраженія. Но, съ другой стороны, самъ Павелъ Петровичъ не стъснялся, особенно въ порывахъ гнъва, излагать свои мысли о лицахъ и вещахъ вполнъ "ясно и вразумительно" не только устно, но и въ своихъ приказахъ, печатавшихся во всеобщее свъдъніе въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ". Приказы эти часто представляють собою не тщательно редактированныя правительственныя распоряженія, а просто лишь буквально эаписанную устную ръчь императора по поводу всякихъ,

важныхъ и неважныхъ, случаевъ, со всеми присущими устной ръчи, особенно при раздраженіи, ръзкостями и недомолвками. Нужно удивляться и тому, что многіе изъ этихъ приказовъ публиковались, и тому, что эти приказы, очевидно, никъмъ не редактировались; въ одномъ несомнънно заключалось ихъ достоинство, для всъхъ ясное,-что они говорились вполнъ искренно, отъ души, и прекрасно характеризовали самого государя. Вообще резолюціи и приказы Павла Петровича, въ большинствъ случаевъ, преслъдовали воспитательныя цёли, а не однё служебныя, и это и было главною причиною ихъ опубликованія; поэтому же многіе изъ нихъ сопровождались подробной мотивировкой или объясненіями, которыя сами по себъ вызывають иногда невольную улыбку. Такъ, генералу отъ инфантеріи князю Голицыну объявленъ былъ выговоръ за то, что "рядовые его боятся дождя"; штабсъ-ротмистръ Бороздинъ посаженъ быль въ крипость на 6 недиль "за хвастовство, что онъ будеть пожаловань къ его величеству во флигель-адъютанты"; офицерамъ конно-гвардейскаго полка было объявлено, что "императоръ рекомендуетъ больше заниматься службой, нежели городскою жизнію"; военному с.-петербургскому губернатору сдълано "примъчаніе, чтобы болъе было учтивостей на улицахъ" и т. д. Любопытны были отношенія государя и къ частнымъ лицамъ. Мъщанкъ Хотунцовой, напримъръ, просившей наспортъ, чтобы идти въ городъ Бари на поклоненіе мощамъ св. Николая Чудотворца, было отказано "по дальности и опасности пути"; отставному унтеръ-офицеру Рогожину, просившему пожаловать опустълое мъсто для постройки часовни и кельи для себя лично, отказано было потому, что "существо его просьбы вздорное"; отставному корнету Кобылинскому, просившему о пожалованіи земли, было объявлено, что "ему оной дать не за что" ит. д. ит. д.

Первый годъ царствованія Павла прошелъ, при всѣхъ этихъ условіяхъ, сравнительно спокойно, несмотря на то, что преобразованія императора вызывали повсюду возбужденіе. "Порядокъ вещей", писалъ другъ великаго князя Александра Павловича, князь Адамъ Чарторижскій, "казался установлен-

нымъ на долгое время. Причуды императора уменьшились, благодаря соединенному вліянію императрицы и ея подруги, Нелидовой. Общество мало-по-малу привыкало къ странностямъ и неровностямъ поведенія Павла". Личныя свойства впечатлительнаго, перемънчиваго государя однако никому не внушали увъренности за будущее. Холодная разсчетливость въ дълахъ внъшнихъ, постоянная систематическая работа во внутреннемъ управленіи государствомъ, были чужды его порывистому уму. Поэтому внъшняя политика государя сдълалась для него постепенно политикой сердца, а дъла внутреннія во многомъ зависьли отъ личности докладчиковъ, отъ ихъ искусства направлять волю Павла Петровича сообразно личнымъ своимъ соображеніямъ, не всегда безкорыстнымъ. Главными дъятелями сдълались два брата, князья Куракины: Александръ, вице-канцлеръ, по дъламъ внъшнимъ, и Алексъй, генералъ-прокуроръ, по дъламъ внутреннимъ. Оба брата пользовались особымъ покровительствомъ императрицы и Нелидовой, но оба они не внушали къ себъ ни довърія, ни расположенія общества: князь Александръ-быль человъкъ добрый, но тщеславный и ничтожный въ умственномъ отношении, а князь Алексъй былъ извъстенъ своею жадностію, корыстолюбіемъ и страстію къ проектамъ, далеко не всегда обдуманнымъ: учрежденный по проекту Куракина вспомогательный банкъ вызвалъ всеобщее неудовольствіе; проекть его же объ изм'яненіи финансовой системы, представленный имъ въ началъ 1798 г и поддерживаемый Вутомъ, комиссіонеромъ голландскихъ банкировъ, вызвалъ сильное сопротивленіе князя Безбородко и государственнаго казначея Васильева, видъвшихъ въ проектъ опасность для государства. Князь Безбородко, въ качествъ канцлера имперіи, являлся главнымъ совътникомъ государя и пользовался у него сначала, благодаря своей опытности въ дълахъ и придворной ловкости, огромнымъ довъріемъ, но ему невозможно было бороться съ Куракинами, такъ какъ они всегда были поддерживаемы императрицей и Нелидовой, и когда, напримъръ, Безбородко началъ возражать противъ финансоваго проекта Куракина, то ему, старому дъльцу Екатерины, пришлось имъть "преніе

съ г. Вутомъ предъ императоромъ и императрицей". "Ея величество", писалъ Безбородко, "недовольна, что я не понимаю пользъ, г. Вутомъ предложенныхъ. Вообще она меня хотя очень хорошо трактуетъ, но не столько имъетъ прежней intimité".

Въ то же время императрица Марія содъйствовала новому направленію вившней политики Павла Петровича, измънившаго своему принципу невмъшательства въ дъла Европы и готовившагося обнажить свой мечь противъ "развратной" и "мятежной" Франціи. Вокругъ императрицы Маріи и Нелидовой сгруппировались французскіе эмигранты; многіе изъ нихъ получили отъ Павла Петровича пенсіи и помъстья, а другіе, какъ, напримъръ, графъ Шуазель-Гуфье, Сенъ-При и др., дъятельно заботились о томъ, чтобы возбудить легитимныя чувства государя и заставить его оказать помощь Бурбонамъ, скитавшимся по Европъ. Эмигрантамъ оказывали поддержку папскій нунцій Литта и брать его, графъ Литта, убъдившій Павла принять подъ свое покровительство мальтійскій ордень и тімь сділать первый шагь къ поддержанію легитимнаго принципа въ Европъ. Австрія и Англія также желали втянуть Россію въ борьбу съ Франціей. Уже 14 апръля 1797 г., тотчасъ послъ коронаціи, неполняя условія союзнаго договора, заключеннаго съ Австріей еще при Екатеринь, императоръ Павель приказаль тремъ дивизіямъ готовиться къ походу на помощь Австріи, приведенной на край гибели побъдами Бонапарта. Но, прежде чъмъ русскія войска тронулись въ путь, Австрія поспъшила леобенскимъ договоромъ принять предварительныя условія мира, предложенныя ей Бонапартомъ, а затъмъ обратилась къ императору Павлу съ просьбою, чтобы онъ принялъ на себя посредничество для окончательнаго заключенія мира съ Франціей и содъйствовалъ прекращенію элонамъренныхъ дъйствій Пруссіи, желавшей воспользоваться затруднительнымъ положениемъ старинной своей соперницы для усиления своего въ Германіи. Императоръ изъявиль согласіе быть посредникомъ, если Франція также обратится къ нему съ этою просьбою, и объщаль употребить всв зависвышія оть него способы "къ отдаленію пристрастія или видовъ жадности".

Но переговоры, завязавшіеся съ директоріей, чрезъ посредство французскаго посла въ Берлинъ, Кальяра, не привели Россію къ желаемому съ ней соглашенію. Французы однимъ изъ условій договора поставили "дружбу" Россіи съ Франціей, а дружбы съ революціоннымъ правительствомъ императоръ не хотълъ; въ то же время императоръ ръшительно отказался исполнить требованіе Франціи не допускать въ Россію эмигрантовъ, -- не желая лишить себя права давать убъжище несчастнымъ, которые только ищутъ одной для себя безопасности". Между тъмъ, въ переговорахъ своихъ съ Австріей и Англіей о заключеніи мира, Франція обнаруживала несговорчивость и предъявляла новыя требованія, надъясь на тайную поддержку Пруссіи. Тогда раздраженный государь, въ собственноручномъ письмъ своемъ къ прусскому королю, сделалъ Пруссіи энергическое предостереженіе. "Обвиняють кабинеть вашего величества въ пристрастіи", писаль онь 30 сентября 1797 г., "распуская слухь. будто бы онъ старается скрытно разстроить примиреніе Европы; говорять, что ваше величество, дозволяя французамъ завоеванія, ожидаете себъ доли отъ раздробленія имперіи германской и даже будто бы наміврены силою оружія принудить самого императора подписать этотъ договоръ... Васъ не должно удивить, если я скажу, что не останусь равнодушнымъ свидътелемъ разрушенія ея, но употреблю въ дъйствіе всю власть и всъ силы, врученныя мнъ Провидъніемъ". Тогда же русскому послу въ Вънъ, графу Разумовскому, повельно было объщать австрійскому правительству дъятельное содъйствіе Россіи въ случать, если бы война возобновилась отъ неумфренныхъ притязаній Франціи или отъ происковъ Пруссіи. Но Австрія, истощенная войною и, боясь происковъ Пруссіи, 6 октября 1797 г. уже поспъщила заключить съ Франціею сепаратный миръ въ Кампоформіо, отказавшись отъ защиты цълости владъній германской имперіи, для ръшенія судебъ которой ръшено было созвать конгрессъ въ Раштадтв. Увлекаемые своими успъхами, французы не только домогались уступки лъваго берега Рейна, но и стремились къ распространснію республиканскихъ идей въ сосъднихъ странахъ: французскіе агенты вол-

новали умы встми возможными средствами, вооружали одно сословіе противъ другаго, пропагандировали демократическія и антихристіанскія идеи и возбуждали народъ къ возстанію противъ правительства, употребляя для этой цели даже вооруженную силу. Еще до заключенія кампоформійскаго договора они учредили въ Ломбардіи республику цизальпинскую, а въ Генув-лигурійскую; въ январъ 1798 г. образована была въ Голландіи батавская республика, а 1 апръля 1798 года французы заняли своими войсками Швейцарію и провозгласили тамъ республику гельветическую. Въ средней и южной Италіи французы действовали также самовластно. Воспользовавшись ничтожнымъ поводомъ для разрыва съ папой Піемъ VI, они заняли войсками Римъ, низвергнули папское правленіе и 9 февраля 1798 г. провозгласили въ папской области римскую республику; самъ папа, глава католического христіанства, увезенъ былъ во Францію и посаженъ тамъ въ кръпость. При такихъ условіяхъ установленіе республиканскаго образа правленія въ прочихъ итальянскихъ государствахъ и занятіе ихъ французскими войсками, очевидно, было только вопросомъ времени. Между тъмъ, ходили слухи, что французы возбуждають къ возстанію поляковъ, образовавшихъ уже въ республиканской арміи особые польскіе легіоны, и что цълью громадныхъ приготовленій къ морскому походу, производившихся тогда во Франціи, является или Англія, или русскія владінія на Черномъ морі.

Легко представить себъ, какое дъйствіе должно было произвести на Павла это распространеніе "революціонной заразы" по всей Европъ. Примирительное настроеніе его политики по отношенію къ Франціи казалось ему теперь несообразнымъ. "Французы", писалъ Павелъ 21 апръля 1798 г., примиряясь съ державами и областями, которыхъ вдругъ вовсе истребить или отвергнуть не были въ состояніи, разрываютъ съ ними дружбу, какъ скоро предвидятъ удобство успъвать въ своемъ планъ, чтобы достигать всемірнаго владычества посредствомъ заразы и утвержденія правилъ безбожныхъ и порядку гражданскому противныхъ... Оставшіяся еще внъ заразы государства ничъмъ толь сильно не могутъ

обуздать буйство сея націи, какъ тесною между собою связью и готовностію одинъ другаго охранять честь, цълость и независимость". Императоръ однако не желалъ еще вступать въ войну съ Франціей, а предполагалъ, ограничиваясь оборонительными мфрами, сохранить сколь возможно долфе блага мира для своей имперіи: "употребленіе сильныхъ средствъ къ ускоренію французовъ располагаемъ мы тогда", писаль государь, "когда буйство ихъ простерлось бы на прямыя противъ насъ дъйствія оружіемъ или возмущеніемъ противъ насъ нашихъ подданныхъ, или на овладение городами ганзеатическими и съверною частію Германіи, или же на новое разрушение мира съ императоромъ, либо съ имперією германскою, — который уже и такъ пріобрътенъ слишкомъ дорогою цівною". Вмівстів съ тівмъ увеличилось и сочувствіе императора Павла къ жертвамъ французской революціи, которыя не находили уже себъ убъжища нигдъ въ Европъ послъ того, какъ Англія и Австрія вступили въ переговоры съ Франціей: корпусу войскъ принца Конде, составленному изъ французскихъ эмигрантовъ и бывшему на австрійской службь, было прямо объявлено вънскимъ кабинетомъ, что Австрія уже не можеть долже его содержать. Для принца Конде оставалась одна надежда на императора Павла Петровича, котораго онъ нъкогда съ такимъ радушіемъ принималъ во время его путешествія по Франціи; къ нему обратился онъ съ просьбою принять его корпусъ въ русскую службу. "По сродному намъ великодушію", писалъ Павелъ своему послу въ Вънъ, графу Разумовскому, "не могли мы не внять прошенію принца о принятіи войскъ подъ командою его состоящихъ, въ нашу службу, и вслъдствіе этого ръшилися мы дать убъжище симъ людямъ. жертвовавшимъ собою върности къ законному государю". Въ ноябръ 1797 года, корпусъ эмигрантовъ, численностію до 7.000 человъкъ, расположенъ былъ на квартирахъ въ волынской и подольской губерніяхъ и получиль содержаніе наравнъ съ прочими русскими войсками. Въ то же время принцъ Конде, въ сопровождении сына своего, герцога Бурбона, и внука, герцога Энгіенскаго, явился въ Петербургъ благодарить государя за оказанныя милости. Пріемъ, ока-

занный ему императоромъ, превзощелъ всъ ожиданія принца: Павелъ тогда же ему пожаловалъ андреевскій орденъ. Вслъдъ затымь Павель пригласиль прибыть въ Россію и гонимаго отовсюду Людовика XVIII, предложивъ ему для жительства Митавскій замокъ; на путевыя издержки королю назначено было 60.000 р., а на ежегодное содержание 200.000 р. Въ февраль 1798 г. Людовикъ уже поселился въ новомъ своемъ убъжищь. Благодаря государя за великодушіе, Людовикъ просиль его о новой милости. Вънскій дворь насильно задерживаль у себя изъ политическихъ разсчетовъ дочь несчастнаго казненнаго короля Людовика XVI, незадолго предъ тъмъ освобожденную изъ рукъ революціонеровъ, и всъ просьбы дяди ея, Людовика XVIII, о препровожденіи ея въ Митаву оставались безуспъшны. Теперь Людовикъ просилъ императора Павла о содъйствіи ему въ этомъ дъль. Въ отвъть на эту просьбу онъ получилъ слъдующее письмо отъ императора Павла: "Государь братъ мой! Королевская принцесса будеть вамъ возвращена или я не буду Павелъ І", и графу Разумовскому повельно было потребовать отъ выскаго двора именемъ государя освобожденія принцессы. Требованіе императора было исполнено, и принцесса, по прибытій своемъ въ Митаву, вышла замужъ за герцога ангулемскаго, бывшаго ея женихомъ.

Для заключенія оборонительнаго союза съ Пруссіей и Австріей Павелъ Петровичь отправиль въ Берлинъ и Вѣну князя Репнина. Каждая изъ этихъ державъ преслѣдовала свои корыстныя цѣли къ Германіи, и потому онѣ соперничали другъ съ другомъ; мало того, Пруссія и Австрія уже доказали, что, ради соблюденія своихъ интересовъ въ Германіи, они готовы вступить въ союзъ даже съ предполагаемымъ общимъ своимъ врагомъ, Франціей. Павелъ стремился для общей цѣли сблизить своихъ союзниковъ и взялъ на себя посредничество между ними. "Мы ограничиваемъ наше желаніе", говорилъ Павелъ въ инструкціи Репнину, "тѣмъ только, чтобы между разными заинтересованными дворами скорѣе всякіе споры и недоразумѣнія миролюбное воспріяли окончаніе и черезъ то каждое благоустроенное государство нашлось въ состояніи, соединенно съ прочими,

оградить себя отъ распространенія пагубныхъ замысловъ, къ разрушению порядка и законной власти клонящихся. Оба сіи государя не могуть не требовать себ'в нікотораго удовлетворенія, но надобно, чтобы они другъ къ другу относительно были справедливы и менње завистливы, а притомъ, чтобы въ столь непріятныхъ обстоятельствахъ, гдф расторженіе собственныхъ ихъ интересовъ влечеть неминуемое предосуждение для третьяго, желанія ихъ ограничивались крайнею умфренностью, отвращая колико возможно большія перемъны и потрясенія. Князю Репнину вельно было напомнить и въ Вънъ, и въ Берлинъ, что государь "съ крайнимъ сожалъніемъ взираетъ на то, что оба сильнъйшія германскія государства ищуть себ' добычи въ ущербъ малосильнымъ и невиннымъ сочленамъ имперіи". Въ то же время Павелъ Петровичъ началъ готовиться и къ вооруженнымъ дъйствіямъ противъ Франціи. Двъ эскадры балтійскаго флота отправлены были въ Англію для соединенія съ англійскимъ флотомъ, а черноморскому флоту повельно было крейсировать въ Черномъ моръ и быть готовымъ для содъйствія Турціи, въ случав покушенія французовъ на ея владвнія, такъ какъ французы заняли Іоническіе острова.

Посольство Репнина въ Пруссію не имъло успъха. Тамъ, по кончинъ 6 ноября 1797 г. короля Фридриха-Вильгельма II, молодой король Фридрихъ-Вильгельмъ III вполнъ подчинился вліянію министра Гаугвица и не хотъль ни связывать себя обязательствами по отношенію къ Австріи, ни вступать въ какой-либо союзъ противъ Франціи. "Не нахожу нужнымъ ходить за берлинскимъ дворомъ и вызывать его на трактатъ", отвъчалъ Павелъ на донесение Репнина: "сей дворъ нашелъ бы самъ тъснъйшимъ сближеніемъ со мною свои выгоды и безопасность, но какъ коварный министръ короля прусскаго умълъ затмить своего государя, то и не остается мнъ ничего дълать послъ всего, что мною предпринято было". Зато въ Австріи спъшили воспользоваться благопріятнымъ настроеніемъ Павла Петровича-для того. чтобы союзъ оборонительный противъ Франціи превратить въ наступательный. Цёль эта была достигнута темъ легче, что французы сами вызывали въ это время Павла Петро-

вича на непріязненныя дъйствія. Морскія приготовленія французовъ разръшились въ это время неожиданной экспедиціей генерала Бонапарта въ Египеть. На пути туда, Бонапарть внезапно появился передъ Мальтой, и великій магистръ ордена Гомпешъ сдалъ ему весь островъ, съ его неприступными укръпленіями и богатнми запасами. Французы выслали тогда русскаго посланника при мальтійскомъ орденъ и объявили жителямъ Мальты и Іоническихъ острововъ, что всякій русскій корабль, появившійся у ихъ берега, будеть потоплень. Императоръ Павель быль глубоко оскорбленъ этими поступками французовъ и объщалъ вънскому двору полную свою поддержку въ случат разрыва съ Франціею. Черноморская эскадра адмирала Ушакова получила приказаніе двинуться къ Босфору для совмъстнаго дъйствія съ турецкимъ флотомъ противъ французовъ, и. наконецъ. 13 іюля 1798 г., повельно было 16-тысячному корпусу Розенберга собраться у Бресть-Литовска для движенія на помощь Австріи; тогда же всв войска, находившіяся на западной границъ имперіи, поставлены были на военное положеніе, чтобы не только охранять спокойствіе въ ново-присоединенныхъ польскихъ областяхъ, но и "удерживать короля прусскаго въ нейтралитетъ и совершенно въ пассивномъ положени". Вънскій дворъ быль въ восторгь. и императоръ Францъ собственноручнымъ письмомъ выразиль свою благодарность государю; тогда же, черезъ князя Репнина, положено было начало формальнымъ переговорамъ о бракъ великой княжны Александры Павловны съ однимъ изъ австрійскихъ эрцгерцоговъ. Большое участіе въ дальнъйшихъ переговорахъ вънскаго двора съ петербургскимъ сталъ принимать съ этого времени находившійся на австрійской службъ родной брать императрицы Маріи Осодоровны, принцъ Фердинандъ виртембергскій. Въ то же время совершилось важное событіе, окончательно привязавшее императора Павла къ мальтійскому ордену: сановники и кавалеры россійскаго пріорства, собравшись въ Петербургъ, торжественнымъ актомъ отъ 15 августа, признали Гомпеша виновнымъ въ "глупъйшей безпечности" (de la plus stupide négligence) или соучастникомъ измъны, объявили

его низложеннымъ и просили императора Павла принять мальтійскій ордень подъ свое державство. Императоръ Павелъ изъявилъ на это свое согласіе и манифестомъ отъ 30 августа 1798 г. далъ торжественный объть сохранить свято всв учрежденія ордена, ограждать его преимущества и стараться всёми силами поставить его на ту высшую степень. на которой онъ нъкогда находился. Наконецъ 2 ноября 1798 г. онъ возложилъ на себя званіе великаго магистра ордена и вслъдъ затъмъ предался его дъламъ со всъмъ жаромъ пылкой своей души. Казалось, онъ стремился слить званіе великаго магистра съ высокимъ саномъ русскаго императора, чтобы тымь самымы придать мальтійскому ордену, отживавшему свой въкъ, новое значение и, вмъстъ съ тъмъ, усвоить русскому государю обязанность быть олицетвореніемъ среднев вковыхъ традицій ордена. Мальтійскій кресть помъщенъ быль въ государственный гербъ и въ арматуру гвардейскихъ полковъ; кромъ россійскаго католическаго пріорства учреждено было еще новое, греко-россійское, которое также состояло изъ значительнаго количества командорствъ, приносившихъ опредъленные пожизненные доходы. Мальтійскій кресть жалуемь быль за заслуги наравнъ съ россійскими орденами. Странное зрълище представлаль тогда мальтійскій ордень, долженствовавшій служить опорой дворянства и католицизма и имъвшій своимъ главою и покровителемъ русскаго православнаго монарха, объявившаго себя врагомъ исключительныхъ сословныхъ привиллегій и незадолго передъ тэмь отвучавшаго папъ на его требование о возстановлении нарушенныхъ правъ католическаго духовенства въ Россіи: "напрасно онъ симъ занимается! "Павла прельщаль въ мальтійскомъ орденъ его традиціонный рыцарскій характерь и его мистически-религіозное направленіе, такъ отвъчавшее его собственному религіозному міровозарѣнію.

Въ личной жизни императора Павла происходила въ описываемый періодъ времени тяжелая драма. Павелъ Петровичъ всегда былъ ревностнымъ христіаниномъ и нѣжнымъ отцомъ и супругомъ. Вліяніе Нелидовой на его умъ и характеръ имѣло чисто нравственную основу, и это было

признано самою императрицею Маріей Өеодоровною, сдълавшеюся другомъ и покровительницей фрейдины, возбуждавшей прежде ея негодованіе. И Марія Өеодоровна, и Нелидова, знали недостатки Павла и, по-своему желая ему добра, дъйствовали совмъстно, чтобы предохранять его отъ возможныхъ увлеченій, отъ последствій его гивва и раздражительности. Но за два года царствованія Павла обнаружилось, что въ образъ дъйствій охранявшихъ его подругъ была существенная разница. Нелидова въ своихъ отношеніяхъ къ Павлу не преслъдовала никакихъ личныхъ цълей, не навязывала ему никакихъ своихъ взглядовъ и симпатій, тогда какъ императрица Марія, ограничивая свою дъятельность внъшнимъ образомъ дълами благотворенія, тъмъ не менъе ярко выражала свою личность и въ вопросахъ, касавшихся внутренней и внъшней политики государства. Прежде всего, императрица обнаруживала слишкомъ живое участіе къ дъламъ многочисленной нъмецкой своей родни, въ особенности къ судьбъ своихъ братьевъ, не отличавшихся, въ большинствъ случаевъ, высокими нравственными качествами; вмъстъ съ тъмъ, при каждомъ представлявшемся случав, она не умвла скрыть своихъ симпатій къ Пруссіи. Приближая къ себъ французскихъ эмигрантовъ изъ сочувствія къ легитимному принципу, императрица Марія въ то же время покровительствовала и католическому духовенству, если интересы его связаны были съ интересами эмигрантовъ; но въ особенности любила императрица выдвигать различныхъ нъмецкихъ выходцевъ, оцънивая вмъстъ съ ними политическое положение по-преимуществу съ нъмецкой точки эрънія. Въ дълахъ политическихъ Марія Өеодоровна ошибочно давала также мъсто мелочнымъ соображеніямъ семейнаго характера, не всегда имъвшимъ связь съ общими политическими интересами Россіи. Во внутреннемъ управленіи имперіей императрица вполнъ довърялась искусству братьевъ Куракиныхъ и хотя ласкала князя Безбородко и уважала его опытность, но не питала сочувствія его политическому міросозерцанію, сложившемуся въ школъ Екатерины. Вообще въ дъйствіяхъ императрицы, уже прославившейся своими благотвореніями,

замътна была мелочность побужденій, стремленіе внести въ государственныя дъла соображенія семейнаго или сентиментально-нравственнаго характера. При этомъ императрица, подобно своему супругу, усвоила себъ ложныя понятія объ этикеть, возбуждая противъ себя иногда преувеличенныя обвиненія въ гордости и тщеславіи. Нелидова, будучи подругой Маріи Өеодоровны, дъйствовала сообразно съ взглядами и своимъ вліяніемъ на Павла Петровича пользовалась иногда для достиженія ея цілей. Въ сущности эта невыгодная сторона вліянія объихъ подругъ на императора уравновъшивалась до нъкоторой степени тъмъ нравственнымъ равновъсіемъ, которое, благодаря имъ, поддерживалось во впечатлительной душь государя, столь доступнаго постороннимъ внушеніямъ и дъйствовавшаго часто подъ вліяніемъ первой минути. Всегда простосердечний, искренній, государь искаль искренности и въ другихъ, и дружба его къ Нелидовой, при его годами воспитанной подозрительности и мнительности, была для него нравственной опорой и утышениемъ, такъ какъ въ ней онъ видълъ единственнаго человъка, глубоко и, притомъ, совершенно безкорыстно ему преданнаго. Этимъ довъріемъ Павла Петровича лично къ Нелидовой и объясняется относительная продолжительность вліянія на него императрицы, хотя онъ зналъ всв слабыя ея стороны и умълъ, когда считалъ это нужнымъ, противодъйствовать ея вмъщательству въ дъла даже въ ръзкой и иногда оригинальной формъ: однажды онъ даже приказалъ арестовать императрицу, когда она, видя, что лично императоръ наказывалъ неисправнаго часового, бросилась къ государю, ходатайствуя о помилованіи. На постоянное заступничество Нелидовой за императрицу, ея единодушіе съ ней, подрывали довъріе къ ней государя, и холодность его къ императрицъ начинала постепенно отражаться на его отношеніяхъ и къ ея подругв. Этимъ обстоятельствомъ спъшили воспользоваться люди, старавшіеся подчинить государя собственному своему вліянію.

Еще лѣтомъ 1797 года генералъ-адъютантъ Павла Растопчинъ слѣдующимъ образомъ отзывался объ императрицѣ и Нелидовой: "Жаль, что на императора дѣйствуютъ внуше-

нія императрицы, которая вмішивается во всі діла, окружаеть себя нъмпами и позволяеть обманывать себя нищимъ (т. е. эмигрантамъ). Чтобы быть увърениве въ своемъ значеніи, она соединилась съ m-lle Нелидовой, которую она ранъе съ полнымъ основаніемъ презирала и которая однако сдълалась ея постояннымъ другомъ съ 6 ноября прошлаго года. Мы, три или четыре человъка, отверженные люди для этихъ дамъ, потому что мы служимъ одному только императору, а этого не любять и не хотять. Онъ желали бы удалить князя Безбородко и замъстить его княземъ Александромъ Куракинымъ, глупцомъ и пьяницей, поставить во главъ военныхъ дълъ князя Репнина и управлять всъмъ посредствомъ своихъ креатуръ. Это планъ Алексъя Куракина, величайшаго бездъльника, который грабить и запутываеть все и безстыдно выпрашиваеть себъ подачки". Безбородко дъйствительно быль вынуждень постоянно считаться съ Куракиными, въ особенности послъ того, когда онъ вступилъ съ нимъ въ открытую борьбу по поводу финансовыхъ проектовъ Алексъя Куракина. И Растопчинъ, и Безбородко, постоянные докладчики императора, умъли указывать при удобномъ случав на слабыя стороны императрицы и находили себъ усерднаго помощника въ оберъ-гардеробмейстеръ Кутайсовъ, который по-прежнему быль брадобреемъ и камердинеромъ государя и въ лицъ императрицы видълъ препятствіе къ дальнъйшему своему возвышенію. Къ этимъ тремъ лицамъ, близко стоявшимъ къ особъ государя, примыкала масса лицъ, также враждебно настроенныхъ, по тъмъ или другимъ причинамъ, противъ императрицы. Почва для интригъ была подготовлена, и уже въ концъ 1797 года императоръ неоднократно выражалъ своей супругъ неудовольствіе по разнымъ поводамъ настолько сильно, что Нелидовой стоило большихъ усилій смягчать его гитвъъ. Враги императрицы стремились однако поселить совершенное отчужденіе между государемъ и его супругой.

28 января 1898 года императрица Марія разръшилась оть бремени четвертымъ сыномъ, Михаиломъ. Роды были трудные, и медики государыни, а также берлинскій профессоръ—акушеръ Мекель, нарочно приглашенный для этого

случая, доложили Павлу Петровичу, что императрица не въ состояніи будеть перенести другіе; современники разсказывають, что врачи эти были подкуплены врагами императрицы и прямо называють одного изъ нихъ-Кутайсова. Императоръ очень безпокоился о здоровью своей супруги, тымь болые, что она вслъдъ затъмъ потеряла свою мать, герцогиню виртембергскую, скончавшуюся среди приготовленій къ отъ взду своему въ Россію. Медики предписали Маріи Өеодоровнъ тихій и спокойный образъ жизни въ любимомъ ею Павловскъ. Между тъмъ, Растопчинъ позволялъ себъ громко выражать свои мивнія объ императриців и за то 4 марта быль уволень отъ службы. Но сочувствовавшая ему партія также не дремала. 5 мая Павелъ Петровичъ выбхаль изъ Петербурга въ сопровожденіи старшихъ сыновей своихъ для путешествія въ Москву и Казань. Встръча, оказанная императору въ Москвъ, была восторженная, несравненно теплъе, чъмъ прежде, и государь неоднократно высказываль свое удовольствіе, замівчая, съ грустью, что въ Петербургів, какъ ему кажется, его "гораздо болъе боятся, чъмъ любятъ". Тогда Кутайсовъ объяснилъ государю, что его считаютъ тамъ за тирана и что лишь вліяніемъ государыни и Нелидовой объясняють благодетельныя и разумныя распоряженія. Въ Москвъ же Павелъ Петровичъ обратилъ вниманіе на 19-лътнюю дочь сенатора Лопухина, Анну Петровну, личность безцвътную, но добрую и простосердечную. Государю представили, что Лопухина любить его до безумія, и Павель Петровичь, только что разочаровавшійся въ давнихъ своихъ привязанностяхъ, глубоко тронутъ былъ видимою привязанностію къ себъ молодой, неопытной дъвушки. По приказанію Павла, семья Лопухиныхъ приглашена была перевхать въ Петербургъ, гдъ отецъ Лопухиной, Петръ Васильевичъ Лопухинъ, долженъ былъ получить новое назначение. Въ Москвъ и Казани строгій императоръ вообще показаль себя милостивымъ ко всёмъ сословіямъ, а отъ крестьянъ принималъ даже прошенія съ жалобами на пом'вщиковъ; войска, со страхомъ шедшіе на смотры къ взыскательному государю, также встрътили его одобреніе. На возвратномъ пути въ Петербургъ, въ Тихвинъ, Павелъ Петровичъ встръченъ

быль 8 іюня императрицей и Нелидовой; тамъ онъ уже "узнали свою бъду", хотя императоръ и не далъ имъ почувствовать своего неудовольствія. Но, по возвращеніи въ Павловскъ, Павелъ Петровичъ холодно сталъ относиться и къ Куракинымъ, и къ военному петербургскому губернатору Буксгевдену, какъ къ креатурамъ императрицы. Въ особенности дурно обощелся императоръ съ Куражиными, ошибки и злоупотребленія которыхъ не разъ и прежде вызывали его неудовольствіе; современники разсказывають, что Алексъя Куракина императоръ неоднократно подвергалъ взысканіямъ въ самой оскорбительной формъ. Приписывая перемъну въ императоръ исключительно вліянію чувства его къ Лопухиной, Марія Өеодоровна, узнавъ о предполагаемомъ ея прівздв въ Петербургъ, написала ей письмо, въ которомъ совътовала ей остаться въ Москвъ. Эта неудачная мысль императрицы ускорила развязку. Павелъ вышелъ изъ себя, безпощадно обощелся съ своей супругой и Нелидовой и затъмъ произвелъ цълый рядъ перемънъ въ высшемъ управленіи государствомъ, заміняя лиць, преданныхь императрицъ, людьми новыми и, по его мнънію, болъе способными. Вмъсто Куракиныхъ, вице-канцлеромъ назначенъ былъ племянникъ Безбородко, Кочубей, а генералъ-прокуроромъ отецъ Лопухиной, Петръ Васильевичъ Лопухинъ, ловкій придворный, но безкорыстный и опытный делець; вновь принятый на службу Растопчинъ переименованъ былъ въ дъйствительные тайные совътники и сдъланъ членомъ иностранной коллегіи, а Кутайсовъ пожалованъ былъ въ егермейстеры. Но важнъе всъхъ этихъ перемънъ было назначеніе военнымъ губернаторомъ Петербурга барона Палена, вмъсто графа Буксгевдена. Паленъ быль одинъ изъ тъхъ многихъ, которые пострадали съ воцареніемъ Павла. Тогда онъ быль лифляндскимъ военнымъ губернаторомъ и подвергся гивву императора за военныя почести, оказанныя имъ князю Зубову при провадв его чрезъ Ригу: 26 февраля 1797 г. императоръ писалъ Палену: "Съ удивленіемъ освъдомился я обо всёхъ подлостяхъ, вами оказанныхъ въ проъздъ князя Зубова чрезъ Ригу; изъ чего и дълаю я сродное о свойствъ вашемъ заключеніе, по коемъ и поведеніе

мое противъ васъ соразмърно будетъ"; вслъдъ затъмъ Паленъ былъ уволенъ отъ службы. Но осенью 1797 г., благодаря содъйствію подруги своей жены, графини Ливенъ, воспитательницы великихъ княженъ, Паленъ былъ вновь принять на службу. Императоръ, отходчивый въ своемъ гнъвъ, цънилъ исполнительность и военныя дарованія Палена и назначилъ его командиромъ конной гвардіи. Находясь въ этой должности, Паленъ успълъ сблизиться съ Кутайсовымъ, который постоянно началъ доводить до свъдънія государя самые лестные о немъ отзывы. "Никогда я не слыхалъ", выразился однажды Павелъ, "чтобы о комъ-либо говорили такъ много хорошаго, какъ о Паленъ. Я, значитъ, довольно ложно судиль о немъ и долженъ эту несправедливость поправить". "Предавшись такому теченію мыслей", разсказываеть современникъ, "государь все милостивъе и милостивъе сталъ обращаться съ Паленомъ, который вскоръ такъ опуталъ его своими оригинальными и лицемфрно-чистосердечными ръчами, что сталъ ему казаться самымъ подходящимъ человъкомъ для занятія должности важнъйшей послъ генералъ-прокурорской, требующей върнаго взгляда, ретиваго усердія и безграничнаго послушанія": 25 Іюля 1798 г. Паленъ назначенъ былъ петербургскимъ военнымъ губернаторомъ.

Императоръ былъ радъ, что сбросилъ съ себя, какъ онъ выражался, иго императрицы и удалилъ отъ себя людей, ей преданныхъ. Многіе, по самымъ ничтожнымъ поводамъ, были высланы изъ Петербурга, въ томъ числъ графиня Буксгевденъ, подруга Нелидовой; тогда и Нелидова сама пожелала слъдовать за своей подругой въ ея имъніе, въ замокъ Лоде, и просила на это разръшеніе государя, заклиная его въ то же время, въ своемъ письмъ по этому поводу, не довъряться Кутайсову. Павелъ Петровичъ былъ крайне огорченъ этимъ намъреніемъ своего друга и пытался удержать ее въ Петербургъ. "Я не понимаю", писалъ онъ ей между прочимъ, "причемъ тутъ Кутайсовъ или кто другой, кто позволилъ бы внушать мнъ или дълать что-либо, противное правиламъ моей чести и совъсти, навлекъ бы па

себя то же, что постигло теперь многихъ другихъ. Вы лучше, чъмъ кто-либо, знаете, какъ я чувствителенъ и щекотливъ по отношенію къ нъкоторымъ пунктамъ, злоупотребленія которыми, вы это знаете, я невъ силахъ выносить. Вспомните факты, обстоятельства. Теперь обстоятельства и я самъточь-въ-точь такіе же. Я очень мало подчиняюсь вліянію того или другаго человъка, вы это знаете... Клянусь предъ Богомъ въ истинъ всего, что я говорю вамъ, и совъсть моя предъ нимъ чиста, какъ желалъ бы я быть чистымъ въ смертный свой часъ. Вы можете увидъть отсюда, что я не боюсь быть недостойнымъ вашей дружбы". Считая себя правымъ по отношенію къ императрицъ, Павель не замъчаль крайней опасности, которой онъ могъ подвергнуться, благодаря недостаткамъ своего характера — особенно въ 'это время, когда своими преобразованіями онъ возбудиль противъ себя столько враговъ и недоброжелателей. Императрица Марія, горячо любившая своего супруга, ясно сознавала, что послъ удаленія Нелидовой возлъ Павла Петровича не оставалось болье никакого сдерживающаго элемента. "Сколько бы Иванъ (т. е. Кутайсовъ) ни говорилъ императору", писала она Нелидовой, "что, по мивнію общества, вы и я вмъсть управляемъ имъ и его дъйствіями, -- онъ не можетъ повърить этому, не припомнивъ себъ, что мы только противодъйствовали его горячности, его гнъвнымъ вспышкамъ, его подозрительности, заклиная его оказать какую-либо милость или пробуя воспрепятствовать какой-либо жестокости, которая могла бы уронить его въ глазахъ его подданныхъ и отвратить оть него ихъ сердца. Преслъдовали ли мы когда-либо другую какую-либо цель, кроме его славы и блага его особы, да и могли ли мы, великій Боже, им'ть что-либо другое въ виду, вы — какъ вполнъ преданный, истинный его другь, я-какъ его другь, какъ его жена, какъ мать его дътей? У насъ никогда не хватало низости одобрять императора, когда этому препятствовала наша совъсть, но знаю, какое счастіе испытывали мы, когда имъли возможность отдавать полную справедливость его великодушнымъ поступкамъ, его добрымъ и лойяльнымъ намфре-"!амкін

Но надеждамъ Маріи Өеодоровны, что Павелъ Петровичь еще можеть возвратить ей свою дружбу, не суждено было осуществиться, тымь болые, что популярность, которую пріобрътала императрина, управляя воспитательными и благотворительными заведеніями, начали выставлять опасной для императора и имперіи. Кутайсовъ и другія лица, окружавшія государя, постоянно питали его подозрительность, намекая, что императрица преслъдуеть честолюбивыя цъли и, пользуясь недовольствіемъ гвардіи и дворянства, можетъ повторить революцію 1762 г. "Если вы, сударыня", сказалъ однажды Павелъ своей супругь, "захотите когда-либо сыграть роль Екатерины II, то, по крайней мъръ, не ожидайте встрътить во миъ Цетра III". Послъ удаленія Нелидовой въ замокъ Лоде, императоръвелълъ даже вскрывать переписку ея съ императрицей, чтобы судить о чувствахъ и намфреніяхъ своей супруги. Положеніе Маріи Өеодоровны сдълалось вскор в невыносимымъ, такъ какъ всв лица, оказывавшія ей участіе, были подозрительны для государя, и она думала даже отказаться отъ управленія воспитательными и благотворительными заведеніями; въ концъ концовъ ей пришлось обратиться къ Павлу Петровичу "съ единственной просьбой"-относиться къ ней въжливо при публикъ. Главнымъ мотивомъ ея поведенія стало теперь желаніе оправдать себя предъ общественнымъ мнъніемъ въ происшедшемъ супружескомъ разрывъ. "Послъ моихъ родовъ", писала она Плещееву, "кончина моей матери до такой степени разстроила мое здоровье, что императоръ хотвлъ поберечь меня. Вы знаете, что затвмъ онъ отправился путешествовать. По возвращени его я ръшалась четыре раза говорить съ нимъ (мей стыдно делать подобное признаніе, но, признаюсь, я ожидала этого оборота діль и считала своею обязанностію предупредить его), что мое здоровье возстановлено, что Рожерсонъ, Бекъ и Блокъ увърили меня, что новая беременность не подвергнеть меня никакой опасности и что, моя обязанность сказать ему это. Императоръ возразилъ мнф, что онъ не хочетъ быть причиною моей смерти и что, вслъдствіе послъднихъ тяжелыхъ моихъ родовъ, это лежало бы на его совъсти". При дальнъйшемъ

разговоръ Павелъ объяснилъ "qu'il était tout à fait mal au physique qu'il ne connaissait plus de besoin, qu'il est tout à fait nul et que ce n'était plus une idée qui lui passait par la tête, qu'enfin il était paralysé de ce côté"... Невъроятно, продолжала Марія Өеодоровна, но онъ даеть другимъ понять, что его нездоровье является последствіемъ моей вины... Я надъюсь, что всь честные люди любять и уважають меня, равно какъ и общество... Сообщите мив, что говорять въ обществъ; я страдаю отъ измъненія настроенія общества по отношенію къ императору: оно раздираеть мое сердце, которое желало бы видъть его любимымъ и уважаемымъ... Меня увъряють, что общество меня любить, что оно довольно моимъ поведеніемъ въ эти трудныя времена и моимъ благоразуміемъ". Великіе князья Александръ и Константинъ Павловичи также чувствовали недовъріе къ себъ со стороны отца, знавшаго о ихъ довъріи къ матери. Дурной пріемъ встрътили у императора и два брата Маріи Өеодоровны, принцы виртембергскіе: Фердинандъ и Александръ, бывшіе на австрійской службъ и явившіеся въ іюль 1798 г. въ С.-Петербургъ просить государя оказать Австріи немедленную поддержку всъми военными силами имперіи. Но Павелъ ограничился только посылкою на помощь Австріи 16-тысячнаго корпуса Розенберга и, въ отвътъ на настоянія принцевъ, замътилъ имъ, что, прежде чъмъ вмъшиваться въ дъла своихъ сосъдей, онъ желаетъ упрочить счастіе своей имперіи. Къ принцу Фердинанду императоръ относился вообще холодно и однажды даже повернулся къ нему спиной въ присутстви всего двора. Для императрицы Маріи такой образъ дъйствій императора быль темъ прискорбие, что Фердинандъ явился просить руки великой княжны Александры Павловны для эрцгерцога Іосифа, палатина венгерскаго, и она боялась, что императоръ можетъ помъщать осуществленію этого брачнаго проекта. Когда, вслъдъ затъмъ, корпусъ Розенберга, по вступленіи своемъ въ предълы Австріи, сталъ получать отъ австрійцевъ недостаточное количество провіанта, то императоръ приказалъ Розенбергу распустить войска и расположить ихъ по квартирамъ до тъхъ поръ, пока австрійцы не образумятся. Вънскій дворъ спъшилъ

исправить свою ошибку и, по желанію императора Павла, приказаль принцу Фердинанду, возвратившемуся изъ Петербурга, имъть личное, ближайшее попеченіе о нуждахъ и удобствахъ русскихъ войскъ.

## 17.

Приготовленія къ войнѣ съ Франціей.—Мѣры противъ "революціонной заразы".—Подозрительность Павла.—Преобразованія въ администраціи.—Хаотическое состояніе высшаго управленія.—Усиленіе полицейской опеки.— Литература.— Уничтоженіе привиллегій дворянства.— Стремленіе къ централизаціи.—Заботы о поднятіи крестьянскаго хозяйства, о развитіи торговли и промышленности.—Кампанія 1799 г. и новое направленіе русской политики.—Семейныя отношенія.—Кутайсовъ, Растопчинъ, гр. Паленъ.—"Царство страха".

Политическія діла приняли въ это время такой обороть, что государь увидълъ себя вынужденнымъ вступить для обузданія Франціи въ теснейшій союзь съ Австріей и Англіей. Мало того, онъ потребоваль оть Пруссіи присоединенія къ коалиціи и угрожаль ей войною, она какимъ-либо образомъ помъщаетъ Австріи въ ея приготовленіяхъ къ разрыву съ Франціей. Ръшившись на войну ради желанія остановить развитіе "революціонной заразы", а не изъ жажды завоеванія, Павель Петровичь ожидаль такого же безкорыстія и со стороны своихъ союзниковъ. Розенбергу предписано было внушать повсюду, гдъ будеть находиться его корпусь, что русскія войска пришли на помощь союзнику "отнюдь не въ видъ споспъществовать властолюбивымъ намъреніямъ, но для подкръпленія его къ обузданію народа, устремившагося на разрушеніе благоустроенныхъ державъ" и "для возстановленія престоловъ и алтарей". Уже въ октябръ черноморская эскадра адмирала Ушакова, соединившись съ турецкимъ флотомъ, двинулась къ Іоническимъ островамъ для изгнанія отсюда французовъ, а между тъмъ въ Италіи французы принудили сардинскаго короля Карла-Эммануеля отказаться отъ престола, а въ декабръ заняли Неаполь, принудивъ неаполитанскаго короля

 Фердинанда IV обжать въ Сицилію, и провозгласили тамъ пароенопейскую республику. Между тымъ вынскій дворъ медлилъ объявить войну Франціи, въ надеждъ вызвать императора Павла на помощь въ большихъ размърахъ. Дъйствительно, въ январъ 1799 года, Павелъ Петровичъ, по просьбъ Австріи, вмъсто одного, отправиль ей три вспомогательныхъ корпуса и, наконецъ, пожертвовавъ личными своими неудовольствіями, даль ей, по желанію императора Франца, военачальника въ лицъ Суворова. Маститый герой вызванъ былъ изъ села Кончанскаго, гдф онъ жилъ, скучая въ бездъятельности, въ Петербургъ собственноручнымъ письмомъ императора. Еще въ началъ 1798 г. Павелъ вызываль его въ столицу, предлагая ему вступить въ службу, но старый фельдмаршаль, очевидно, не хотыль вступать въ ряды плацпарадныхъ генераловъ и увхалъ обратно въ деревню. Теперь призывъ къ боевой дъятельности оживилъ стараго полководца, и онъ поспъшилъ на зовъ государя. Не довъряя "воображению Суворова, заставляющаго его иногда забывать все на свътъ", императоръ сначала думаль дать ему дядьку въ лиць генерала Германа, но, увидъвшись съ Суворовымъ и увлекшись его военнымъ геніемъ, сказалъ ему: "веди войну какъ знаешь" и предписалъ корпуснымъ командирамъ не писать императору ничего помимо фельдмаршала. Императоръ самъ возложилъ на Суворова орденъ св. Іоанна Іерусалимскаго; разсказываютъ, что Суворовъ при этомъ упалъ на колъни и воскликнулъ "Боже, спаси царя!", —а Павелъ отвъчалъ ему: "Да спасетъ Богъ тебя для спасенія царей"! "Мы молимъ Господа Бога нашего", писалъ Павелъ Суворову предъ отъвадомъ его въ Въну 1 марта, "да благословить ополчение Наше, даруя побъду на враги въры христіанской и власти, отъ Всевышняго постановленной, и да пребудуть воины россійскіе словомъ, дъломъ и помышленіемъ истинными сынами отечеству и Намъ върноподданными".

Послъднія слова Павла Петровича имъли весьма серьезное значеніе и для войскъ, отправлявшихся въ заграничный походъ, и для объясненія многихъ распоряженій Павла по внутреннимъ дъламъ имперіи. 4 января императоръ пи-

саль Розенбергу, командовавшему русскими войсками въ Австріи до прибытія Суворова: "Французскій посланникъ (въ Берлинъ) аббатъ Сійесъ, между прочими своими вредными затьями, вздумаль напечатать на русскомь языкъ переводъ книги подъ названіемъ: "Право человъка", "Катехизисъ" развратный и другія мерзкія сочиненія, коихъ развращеніе умовъ есть цілью, въ чемъ онъ полагаеть предусивть, разсвявь множество экземпляровь сихъ сочиненій какъ по границъ, такъ и въ корпусахъ, за оными находящихся. Если сіе точно правда, то верно присланы будуть многіе люди для употребленія книгь сихъ и между войсками, подъ командою вашею находящимися, присовокупляя къ сему лесть, объщанія и проповъдуя пагубную вольность. И дабы для предупрежденія сего зла, отъ нам'треній сихъ произойти могущихъ, чинить кръпкое смотръніе за всъмъ тъмъ, что на развращение умовъ можетъ подать поводъ, употребляя лазутчиковъ для развъдыванія происходящаго между офицерами, и открыть, если кто изъ нихъ деломъ или словомъ какимъ вознамърится возстать противъ власти начальства или вводить язву моральную. Если же употребленныхъ по сему дълу найдутся быть подданные римскаго императора, то вы отнеситесь, извъряя мнъніе о семъ или начальствующихъ въ тъхъ мъстахъ, гдъ сіе случилось, или же увъдомляйте для истребованія виновнымъ наказанія къ послу Нашему, въ Вънъ пребывающему".

Это письмо Павла ясно доказываеть, что война съ французами пріобрѣла въ его глазахъ значеніе внутренняго дѣла для Россіи. Борьба съ "модными философическими системами" и "пагубными ученіями" велась не однимъ оружіемъ, но и другими средствами власти, бывшими въ распоряженіи императора. Но "моральную язву" государь преслѣдовалъ болѣе всего мѣрами полицейскими, забывая наставленіе Екатерины, что идеи нельзя уничтожать пушками. Еще въ апрѣлѣ 1798 г. былъ запрещенъ французамъ въѣздъ въ Россію, а вслѣдъ затѣмъ и всѣхъ прочихъ иностранцевъ повелѣно впускать въ Россію не иначе, какъ съ особаго на каждый отдѣльный случай высочайшаго разрѣшенія. Одновременно съ этимъ затрудненъ былъ до по-

слъдней возможности и выъздъ русскихъ подданныхъ за границу. Запрещено было даже молодымъ людямъ взлить въ заграничные университеты для обученія, "по причинъ возникшихъ нынъ въ иностранныхъ училищахъ эловредныхъ правилъ къ воспаленію незрълыхъ умовъ, на необузданныя и развратныя умствованія подстрекающихъ и, вмісто ожидаемой отъ воспитанія посылаемых туда молодыхъ людей пользы, пагубу имъ навлекающихъ". Но "дабы не ограничить тъмъ способовъ къ образованію и просвъщенію, въ особенности благородному юношеству лифляндскому, эстляндскому и курляндскому, и тъмъ наиначе воздъйствовать къ общему и частному благу", разръшено было прибалтійскому дворянству, указомъ отъ 9 апръля 1798 г., основать собственный университеть въ Дерптв. Все, что напоминало или могло напомнить о революціонных идеях вообще подвергалось строгому преслъдованію императора даже въ мелочахъ; такъ, указомъ отъ 5 мая 1798 г., запрещено было фабрикантамъ выдълывать трехцвътныя ленты, а купцамъ торговать ими. Иногда совершенно невинныя замфчанія или неудачныя выраженія даже приближенных къ государю лицъ приводили его въ дурное настроеніе духа, если вызывали въ немъ мысль о "моральной язвъ" революціонныхъ ученій. Во время путешествія Павла Петровича въ Казань статсъ-секретарь его, Нелединскій, сидъвшій съ нимъ въ кареть, сказаль государю, проважая чрезь какіе-то обширные лъса: "Вотъ первые представители лъсовъ, которые далеко простираются за Уралъ". — "Очень поэтически сказано", возразилъ съ гнъвомъ императоръ, "но совершенно неумъстно: извольте сейчасъ выйти вонъ изъ коляски". При такомъ нервномъ настроеніи государя неудивительно, что иногда самаго мельчайшаго случая было достаточно, чтобы навлечь на многихъ подозржніе въ "пагубномъ вольномысліи". Многіе посажены были въ кръпость или отданы подъ надзоръ полиціи по самымъ ничтожнымъ поводамъ.

При дворъ также не было спокойно. Навелъ боялся образованія партіи императрицы и удалилъ изъ Петербурга всъхъ, кто уже извъстенъ былъ въ качествъ ея сторонниковъ; такой же участи подверглись, одинъ за другими, и

всь лица, пользовавшіяся дружбою великаго князя Александра Павловича; въ томъ числъ удаленъ былъ, по особому поводу, и важному Адамъ Чарторижскій, назначенный посланникомъ къ сардинскому королю. Даже переписка великихъ княгинь: Елисаветы Алексевны и молодыхъ Анны Өеодоровны подвергалась вскрытію. Новая фаворитка государя, Лопухина, не имъла никакого вліянія на дъла и владъла умомъ государя въ гораздо меньшей степени, чъмъ Нелидова. По молодости и неопытности она не видъла опасностей, окружавшихъ ея царственнаго поклонника, но по своей доброть часто испрашивала прощенія лицамъ, съ которыми императоръ поступалъ слишкомъ строго. Никъмъ не сдерживаемый, всегда волнующійся, государь мучился тысячами подозрвній, раздуваемыхъ для своихъ личныхъ цълей Кутайсовымъ и его согласниками. Императрица относилась къ Лопухиной всегда очень хорошо, чтобы угодить своему супругу, и вела себя очень сдержанно и съ достоинствомъ. Но императоръ не довърялъ ея молчаливому терпънію. "Павель думаль", разсказываеть Чарторижскій, "что сыновья недостаточно ему преданы, что его супруга сама хочеть царствовать вмъсто него. Ему успъли внушить глубокое недовъріе и къ ней, и къ его старымъ слугамъ. Тогда-то началось для всёхъ тёхъ, кто приближался ко двору, время боязни и въчной неувъренности въ завтрашнемъ днъ. Каждый рисковалъ быть высланнымъ, получить оскорбленіе въ присутствіи всего двора, благодаря какойлибо неожиданной вспышкъ императора, который обыкновенно поручаль эту непріятную коммисію гофмаршалу... Придворные балы и праздники были мъстомъ, гдъ рисковали потерять свое положение и свободу. Императоръ воображалъ иногда, что бывають не совсемъ почтительны къ особъ, которую онъ уважалъ, или къ ея родственницамъ и подругамъ, и что это есть слъдствіе элоумышленій императрицы. Этого было достаточно, чтобы императоръ приказываль тотчась удалить предполагаемаго виновнаго двора. Недостаточно глубокій поклонь, невъжливый поворотъ спины во время контрданса, или какой-либо другой промахъ въ этомъ родъ, были поводомъ къ тому, что балы и другія придворныя собранія по вечерамъ, подобно тому, какъ утромъ парады, сопровождались прискорбными послѣдствіями для лицъ, на которыхъ падало подозрѣніе или неудовольствіе государя. Проявленія его гнѣва и его рѣшенія были внезапны и тотчасъ приводились въ исполненіе... Всѣ тѣ, кто составлялъ дворъ или появлялся передъ императоромъ, находились въ состояніи постоянной боязни; никто не былъ увѣренъ въ томъ, что останется на своемъ мѣстѣ до конца дня; ложась спать, никто не могъ поручиться за то, что ночью или рано утромъ не явится къ нему фельдъегерь и не посадитъ его въ кибитку. Это были привычные случаи, которые сдѣлались даже предметомъ постоянныхъ шутокъ. Такое положеніе вещей началось со времени немилости къ m-lle Нелидовой и продолжалось, все усиливаясь, въ теченіе всего царствованія Павла".

При такихъ условіяхъ законодательная д'ятельность императора Павла приняла еще болъе ръзкій характеръ борьбы съ установившимися при Екатеринъ порядками. Правительственные взгляды Павла Петровича проявились уже совершенно опредъленно и слагались въ стройную систему. Императоръ хотълъ говорить не съ учрежденіями, а съ лицами, бывшими непосредственными исполнителями его повельній, и поэтому въ его царствованіе тихо, незамьтно, совершался переходъ отъ коллегіальнаго начала къ единоличному, министерскому-въ высшемъ управленіи, оть сословнаго къ бюрократическому-въ низшемъ. Еще въ царствованіе Екатерины коллегіальное начало управленія стало ослабъвать въ своемъ значеніи. Президенты иностранной, военной и адмиралтействъ-коллегій, имъя личные доклады у государя, оказывали сильное вліяніе на ходъ дёль въ коллегіяхъ; сенатъ постепенно утрачивалъ функціи "правительствующаго" и пріобрівталь судебный характерь; зато генералъ-прокуроръ, по идей власть наблюдающая, совмищаль въ своемъ лицъ обязанности министровъ юстиціи, внутреннихъ дълъ и финансовъ; остальныя въдомства также были на дорогъ къ единоличному управленію, Императоръ-Павелъ, со свойственною ему быстротою, придалъ этому движенію болье силы, стремясь, въ то же время, разграничить отдъльныя въдомства и установить между ними необходимую связь. Черезъ двъ недъли послъ смерти Екатерины: возстановлены были на прежнемъ основаніи закрытыя ею бергъ, мануфактуръ и коммерцъ-коллегіи, "по крайней неудобности въ раздробленіи важныхъ отделеній государственной экономіи", но надъ президентами этихъ коллегій поставлены были главные директоры, имъвшіе право личнаго доклада у императора. Вслъдъ затъмъ, указомъ отъ 4 декабря 1796 г., финансовая часть отнята была у генеральпрокурора и ввърена особому лицу, государственному казначею, которому подчинены были четыре экспедиціи. Генеральпрокурору ввърена была зато вновь учрежденная экспедиція государственнаго хозяйства, опекунства иностранныхъ и сельскаго домоводства; у него же въ въдъніи находилась основанная Павломъ при сенатъ школа для обученія юнкеровъ (молодыхъ дворянъ), географическій департаменть и, одно время, управленіе государственныхъ люсовъ. По отношенію къ сенату генералъ-прокуроръ всталъ въ еще болъе независимое положеніе, чъмъ при Екатеринъ. Работа по составленію новаго уложенія поручена была ему, а не сенату; на него же возложена была "повсемъстная бдительность въ благоуспъшномъ теченіи разнаго рода дълъ, въ приказахъ производимыхъ, и о точномъ сохраненіи законовъ, на всъ части государственнаго управленія". Сенать почти превращенъ быль въ судебное мъсто, такъ какъ всъ его департаменты заняты были решеніемъ запущенныхъ старыхъ дель, которыхъ къ началу царствованія Павла оказалось 11,746; для скоръйшаго окончанія ихъ учреждены были даже три временныхъ департамента; лишь въ 1799 году сенатъ получилъ нъкоторое значеніе въ администраціи установленіемъ сенаторскихъ ревизій по губерніямъ. Но и видоизм'вненныя коллегіи не удовлетворяли государя: онъ желалъ видъть предъ собою не докладчиковъ только по дъламъ какого-либо въдомства, но лицъ, отвътственныхъ за управленіе имъ. Въ "Учрежденіи объ императорской фамиліи", создавшемъ новый, дотолъ не существовавшій департаменть удъловь, завъдывание департаментомъ и отвътственность по дъламъ его возложено было на министра удъловъ. Эту должность Павель пытался примънить впослъдствіи и къ другимъ частямъ государственной машины, такъ какъ въ 1800 году учреждено было министерство коммерціи и тогда же предположено было къ осуществленію министерство финансовъ. Но попытки эти не могли получить надлежащаго значенія, такъ какъ при бюрократическомъ элементъ предполагалось еще сохранить коллегіальный, придавъ послъднему роль исполнительную.

Если, такимъ образомъ, высшее управление въ Россіи при Павлъ Петровичъ находилось въ хаотическомъ состояніи, то причина тому заключается въ происходившей смене старыхь отжившихь началь съ новыми, еще не вполнъ опредълившимися. При этомъ условіи невозможно было ни единство между разными частями управленія, ни правильный контроль надъ ними. Ни изумительная по своей мелочности государственная дъятельность императора, ни его знаменитый желтый ящикъ, прибитый къ воротамъ Зимняго дворца для всеподданнъйшихъ прошеній и жалобъ, не могли, разумъется, помочь горю. Совъть при высочашиемъ дворъ игралъ по-истинъ жалкую роль, не исполняя никакой опредъленной законодательной или административной функціи: дъла, подлежавшія его разсмотрънію, носили по большей части случайный характерь. При различіи взглядовъ отдельныхъ ведомствъ, решать вопросы возможно было не иначе, какъ представляя ихъ на высочайщее усмотръніе. По вопросу, наприм'тръ, о внутренномъ судоходствъ представлено было императору три различныхъ мнънія: купечества, комерцъ-коллегіи и президента адмиралтействъколлегін; Павель, по разсвянности, утвердиль ихъ всв. Къ сожальню, предпринятая императоромь въ самомъ началь его царствованія сложная кодификаціонная работа, возложенная на комиссію составленія законовъ, не отвъчала его ожиданіямъ. Не смотря на участіе въ работахъ комиссіи извъстнаго тогда законовъда Полънова, работа комиссіи, быть можеть благодаря нетерпъливости Павла, поставлена была на ложную дорогу: невозможно было дать государству новое законодательство безъ предварительнаго историческаго собранія законовъ. Къ концу царствованія Павла, комиссія выработала только 17 главъ о судопроизводствъ, 9—о дълахъ вотчинныхъ и 13—объ уголовныхъ законахъ.

Успъшному ходу законодательной дъятельности Павла Петровича препятствовало въ значительной степени отсутствіе у государя талантливыхъ трудолюбивыхъ сотрудниковъ. Притомъ частая смена высшихъ государственныхъ сановниковъ сама по себъ была уже достаточной причиной для медленнаго и непослъдовательнаго производства дълъ. Малъйшее неудовольствие государя по какому-либо ничтожному поводу влекло иногда за собою увольнение отъ должности даже такихъ лицъ, которыя по своему положенію, казалось, были надолго застрахованы отъ немилости: никто не зналъ, что ожидаетъ его завтра, и никто поэтому не имълъ охоты и возможности приниматься за дъла, требовавшія долгой и усидчивой работы. Князь ІІ. В. Лопухинъ, отецъ фаворитки Павла, смънившій князя Алексъя Куракина въ должности генералъ-прокурора, --- не усидълъ на ней, по интригамъ Кутайсова, и года: уже 7 іюля 1799 г. на его мъсто назначенъ былъ генераль отъ инфантеріи Беклешовъ. – "Зналъ ли ты прежнихъ генералъ-прокуроровъ?" говориль государь только что определенному Беклешову: "какой быль генераль-прокурорь Куракинь! какой Лопухинъ! Ты да я, я да ты: мы одни будемъ дъла дълать!" Но Беклешовъ также не долго оставался генералъ-прокуроромъ, и уже 8 февраля 1800 г. императоръ могъ повторять назначенному на его мъсто Обольянинову то же, что онъ говорилъ раньше Беклешову.

При хаотическомъ состояніи высшаго управленія неудивительно, что Павелъ долженъ былъ самъ входить во всъ подробности и мъстнаго управленія, желая невозможнаго и самому все знать и всему давать направленіе. Переписка государя съ мъстными начальниками, особенно съ командующими генералами и губернаторами, одна заняла бы цълые томы. Въ губернаторахъ Павелъ также желалъ видъть отвътственныхъ правителей губерній, возлагая на нихъ съ каждымъ годомъ все болъе и болъе правъ и обязанностей. Помимо обязанностей административно - полицейскихъ, они должны были нести отвътственность по дъламъ фискальнымъ и даже

судебнымъ. Казенные и частные убытки, происходившіе отъ какихъ-либо упущеній мъстной администраціи, напримъръ отъ грабежей, губернаторы должны были возмъщать собственнымъ имуществомъ; во многихъ увадныхъ городахъ роль губернатора исполняли такъ называемые городничіе. Павель зорко следнль за действіями местной администраціи: малъйшая ошибка нли недомолька въ донесеніяхъ, малъйшее злоупотребление или упущение, доходившее до свъдънія государя, влекли за собою тотчасъ или его выговоръ, или увольнение и исключение отъ службы; такъ, напримфрь, вятскій губернаторъ Модерахъ за ошибку получиль выговоръ въ формъ "дурака", костромской-Кочетовъ, послъ разграбленія почты въ его губерніи, вынужденъ быль покрыть убытки казны и частныхъ лицъ отъ этого грабежа изъ собственнаго имущества, симбирскій — былъ уволенъ отъ службы за принятіе почестей, ему несвойственныхъ, городничій Пирхъ, который, "забывъ всв обязанности служенія, публично ходиль въ круглой шляпь, во фракь, и сею неблагопристойною одеждою ясно изображалъ развратное свое поведеніе, употребляя также казенных людей въ свои домашнія услуги", исключень быль изъ службы и долженъ быль просить прощенія на колфняхъ при разводъ у какого-то полковника Жукова и т. д. Наконецъ, для подробнаго изслъдованія на мъсть состоянія губерній и дъйствій администраціи, Павель именнымь указомъ сенату отъ 6 октября 1799 г., возобновилъ сенаторскія ревизіи, раздъливъ для этой цъли, указомъ отъ 1 декабря, всъ губерніи на 8 частей. Всь эти мъры приводили къ тому, что въ губерніяхъ былъ образцовый по внъшности порядокъ, хотя создавиваяся въ то время поговорка: "положение хуже губернаторскаго" свидътельствуеть о всей тяжести службы правителей губерній: разбойничество, напримъръ, столь развившееся въ царствованіе Екатерины въ приволжскихъ губерніяхъ, было совсъмъ уничтожено. Вообще проявленіе произвола съ чьей бы то ни было стороны, хотя бы самыхъ высокопоставленныхъ лицъ, вызывало гнъвъ императора и строгія кары; генералъ-адъютанть князь Щербатовъ, напримъръ, за битье почтальоновъ и взятіе 12 лошадей

вмъсто 6, отставленъ быль оть службы. Но, съ другой стороны, и администрація, и мъстные жители чувствовали себя въ угнетенномъ состояніи духа. Полицейскіе органы власти боялись отвътственности и за бездъятельность, и за упущенія, даже за "язву моральную", сущности которой большинство не могло даже постигнуть. Сообразно этому, въ Россіи Павловскаго времени чрезвычайно усиленъ быль полицейскій надзорь-до такой степени, что, по разсказамь современниковъ, боялись веселиться не только въ публичныхъ, собраніяхъ но и въ частныхъ домахъ, и вести откровенные разговоры даже у себя дома. На всъхъ театральныхъ эрълищахъ и публичныхъ балахъ, "для смотрънія", всегда должень быль присутствовать частный приставь. Даже то оружіе, которымъ Павелъ Петровичь думаль уничтожить всякую несправедливость въ Россіи, "открывъ всв пути и способы, чтобы глась слабаго, угнетеннаго быль услышанъ",--знаменитый "желтый ящикъ" у воротъ Зимняго дворца, а также жалобы и прошенія, поступившія непосредственно на высочайшее имя чрезъ почту, приводили иногда къ печальнымъ послъдствіямъ. Наряду съ просьбами о милостяхъ и жалобами на дъйствительныя злоупотребленія или притъсненія, поступала къ Павлу масса всякаго рода лживыхъ доносовъ, въ большинствъ случаевъ анонимныхъ, и огромное количество ходатайствъ, ровно ни на чемъ не основанныхъ. Многія изъ этихъ "недільныхъ" прошеній возвращаемы были съ "наддраніемъ", и о нихъ, чтобы пристыдить просителей, въ примъръ другимъ, публиковалось въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ". Но число ихъ всетаки умножалось до такой степени, что Павелъ Петровичъ вынужденъ быль 23 мая 1799 г. особымъ указомъ объявить, "дабы недъльными просьбами его императорскаго величества не утруждали", а затъмъ, что "всякъ, дерзнувний по двухкратной просьбъ еще утруждать его императорское величество, имъетъ быть посаженъ въ тюрьму на мъсяцъ". Неосновательныя просьбы о милостямь, однако, не влекли за собою большихъ неудобствъ для государя, кромъ отказа "съ наддраніемъ", но жалобы на неправосудіе и притесненія, даже основательныя сами по себъ, возбуждали подробныя разслъдованія, длительную переписку съ отдъльными правительственными учрежденіями, просмотръ подлинныхъ дълъ самимъ государемъ и т. д. Этотъ фактическій контроль дъйствій судебныхъ учрежденій и администраціи объяснялся отсутствіемъ высшаго правительственнаго учрежденія, обязаннаго слъдить за точнымъ исполненіемъ законовъ, и хаотическимъ состояніемъ администраціи въ концъ царствованія Екатерины. Тъмъ не менъе доносовъ одинаково боялись и честные, и дурные люди. Отъ "желтаго ящика" постарались, впрочемъ, избавиться оригинальнымъ образомъ: въ немъ Павелъ сталъ находить эпиграммы и каррикатуры на самого себя, и тогда существованіе желтаго ящика прекратилось навсегда.

При этихъ печальныхъ условіяхъ императоръ Павелъ закрыль для себя цензурными строгостями единственный остававшійся для него и самый могущественный способъ судить объ общественномъ настроеніи и воздъйствовать на него-содъйствіе литературы, тогда какъ самъ онъ постоянно подвергался общественному суду, часто ошибочному, во вредъ себъ, но по собственной винъ, печатая постоянно всъ немотивированныя и дурно изложенныя резолюдіи свои и приказы въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ". Въ Москвъ, впрочемъ, умъли отчасти соединять общественныя силы, но петербургская литература сдълалась почти оффиціальной. Между тъмъ, именно въ Петербургъ въ 1798 г. произощло литературное событіе, которое могло бы заставить Павла измънить свои отношенія къ печати. Капнисть написаль въ это время комедію "Ябеда", въ которой осмвиваль взяточничество и неправосудіе чиновниковъ, и желалъ посвятить ее императору. "Досады, которыя мнъ и другимъ надълала ябеда", — писалъ онъ, — "были причиною, что я ръщился осмъять ее въ комедіи, а неусыпное стараніе правдолюбиваго монарха нашего искоренить ее въ судахъ, внушаеть мнъ смълость посвятить сочинение мое его императорскому величеству". Государь приняль посвящение, не читая пьесы. но когда она была поставлена на сцену и имъла шумный успъхъ, императору было доложено княземъ Лопухинымъ, генералъ-прокуроромъ, что Капнисть даль ужасный поводъ

къ соблазну, что его наглость преувеличила дъйствительность и что въ его пьесъ находится явное попраніе монаршей власти въ ея ближайшихъ органахъ. Довърившись донесенію, императоръ, въ порывъ гнъва, приказалъ, какъ говорять, отправить автора въ Сибирь. Но скоро гнъвъ государя, однако, остылъ: онъ усомнился въ справедливости своего приказанія и велълъ представить "Ябеду" въ своемъ присутствіи въ эрмитажномъ театръ. Зрителями пьесы былъ только онъ и великій князь Александръ Павловичъ. Послъ перваго же акта государь, безпрестанно аплодировавшій пьесъ, послалъ фельдъегеря за Капнистомъ, пожаловалъ ему, минуя два чина, чинъ статскаго совътника и щедро наградилъ его.

Особое впечатлъніе производиль во всей Россіи способъ, который употребляль императорь Павель для объявленія своей воли. Фельдъегеря развозили его повельнія по всей имперіи, и они же, являясь неожиданно на своихъ тройкахъ или въ кибиткахъ, увозили на мъсто назначенія, чаще всего въ Петербургъ, и тъхъ лицъ, которыя вызвали на себя гнъвъ государя, и тъхъ, которыхъ, наоборотъ, государь желалъ наградить или видъть по разнымъ причинамъ. Весьма часто случалось, что, отправляясь съ фельдъегеремъ въ Петербургъ, никто не зналъ, зачъмъ его вызываютъ къ государю, и оттого фельдъегерская тройка, одинъ звукъ фельдъегерскаго колокольчика, внушали всъмъ страхъ и опасенія; семейства увезенныхъ оплакивали ихъ какъ погибшихъ: всъмъ грезилась кръпость или Сибирь.

Естественно, что централизація власти вела къ упраздненію мѣстнаго самоуправленія, а бюрократическое начало—къ уничтоженію сословнаго, выборнаго. Дѣйствительно, императоръ Павелъ неуклонно продолжалъ выполнять свою программу по отношенію къ сословіямъ, опредѣляя имъ мѣсто въ государственной организаціи сообразно ихъ службы государству. Дворянство все болѣе стѣсняемо было въ своихъ привиллегіяхъ, низводилось къ прежнему своему назначенію—служилаго сословія, обязаннаго "защищать отечество"; соотвѣтственно этому, императоръ стремился улучшить положеніе крестьянъ, находившихся, по его мнѣнію, только въ

управленіи, а не въ кабалъ у помъщиковъ. Въ 1799 г. уничтожены были губернскіе выборы дворянства, и должностныхъ лицъ повельно было избирать поуводно; точно также дворянская родословная книга каждой губерніи разбита была на увздныя книги, содержавшіяся также поувздно. Дворянскія опеки и сиротскіе суды, указомъ отъ 13 сентября 1798 г., подчинены были палатамъ, а члены нижнихъ земскихъ судовъ, избиравшіеся дворянствомъ замінены были, указомъ оть 14 мая 1800 г., чиновниками оть герольдіи, а губернаторамъ дозволялось только принимать просьбы на эти мъста и отъ дворянъ, представляя ихъ сенату; значеніе этой міры было велико и для дворянъ-помъщиковъ, и для крестьянъ, такъ какъ земскимъ судамъ предоставлено было полицейское управленіе въ увздв въ полномъ объемв. Въ военной службъ зато даны были дворянамъ привиллегіи. Для производства въ унтеръ-офицерскій чинъ дворяне должны были служить рядовыми всего три мъсяца, а не-дворяне-не менъе 4-хъ лътъ. Въ 1798 г. было предписано, чтобы не представлять изъ не-дворянъ не только въ офицеры, но даже въ портупей-прапорщики и въ подпрапорщики, потому что "въ оныхъ званіяхъ одни дворяне должны состоять". Родовитое дворянство однако озлоблено было смысломъ этихъ повидимому льготныхъ для него распоряженій императора, видя въ нихъ уничтожение политического значения дворянства. Представитель тогдашняго либерализма, гр. Строгановъ, съ презръніемъ отзывался о служиломъ дворянствъ въ царствованіе Павла. "Оно", писаль онь, "состойть изъ множества людей, сдълавшихся дворянами только службой, которыхъ всъ мысли направлены къ тому, чтобы не постигать ничего выше власти императора: ни право, ни законъ, ничто не можетъ породить въ нихъ идеи о самомалъйшемъ сопротивленіи. Большая часть дворянства, состоящаго на служоть, къ несчастію, ищеть въ исполненіи распоряженій правительства свои личныя выгоды и очень часто служить плутуя, но не сопротивляясь... Всякая мфра, клонившаяся къ нарушенію правъ дворянства, выполнялась съ изумительною точностію, и именно дворянинъ приводилъ въ исполненіе мъры, направленныя противъ его собрата, противныя выго-

дамъ и чести сословія". Строгости военной службы, введенныя Павломъ, не представляли однако въ ней ничего привлекательнаго для дворянь, и они толпами стали записываться въ гражданскую. Тогда императоръ началь энергически противодъйствовать этому теченію. 14 іюня 1799 года повельно было сенату оставить только 50 юнкеровъ коллегіи, находившихся при немъ, а остальныхъ отправить въ военную коллегію; 5 октября 1799 г. было опредёлено дворянскихъ дътей въ гражданскую службу не записывать безъ доклада государю, и это правило затъмъ распространено было и на дътей личныхъ дворянъ; наконецъ 12 апръля 1800 г. вышедшіе изъ военной службы въ отставку лишены были права поступать въ статскую, а указомъ отъ 1 мая того же года это право сохранено было лишь за тъми, кто выбыль изъ военной службы до вступленія императора Павла на престолъ. Дворянамъ, уже находившимся на военной службъ, преграждена была возможность выйти изъ нея по своему желанію: 31 октября 1798 г. воспрещено было дворянамъ выходить въ отставку до производства въ первый офицерскій чинъ, а 6 октября 1799 г. повельно было не увольнять, а исключать изъ службы тэхъ изъ нихъ, кто пожелаеть выйти въ отставку, не выслужа года въ офицерскомъ званіи. Дворянъ, не служившихъ, но уклонявшихся отъ должностей по выбору, велъно даже было предавать суду. Легко представить себъ недовольство дворянъ всъми этими распоряженіями, уничтожавшими права, дарованныя имъ жалованною грамотою, отъ которой оставались одни клочки!

Тяжело было служить дворянамь, но имъ тяжело было и жить въ деревняхъ при измънившихся порядкахъ. Въ особенности чувствительна была замъна выбиравшихся дворянствомъ уъздныхъ полицейскихъ и судебныхъ властей коронными чиновниками. "Помъщичье село того времени", говоритъ Побъдоносцевъ, "представляется какъ бы маленькимъ государствомъ посреди большаго; нельзя не замътить, какихъ усилій и трудовъ стоитъ центральной государственной власти проникнуть въ это маленькое государство, утвердить тамъ свою силу, исполнить свое распоря-

женіе. Сплошь да рядомъ мы видимъ, что пом'вщикъ въ своемъ имъніи въ теченіи нъсколькихъ льтъ безнаказанно упорствуеть въ неисполненіи всьхъ требованій правительства, господствуеть съ полнымъ произволомъ надъ своими крестьянами и даже, съ помощью этого господства, открыто возстаетъ противъ общественной власти... Сильный помъщикъ всъхъ посыльныхъ отъ суда встръчалъ такъ, какъ домохозяинъ встръчаетъ шайку грабителей: съ бранью и ругательствомъ, съ дубьемъ и оружьемъ, "собрався съ своими!" Своеволіе пом'вщиковъ доходило до того, что, папр., незадолго до кончины Екатерины, воронежскій пом'вщикъ гр. Дивіеръ перестръляль изъ двухъ пушекъ весь ъхавшій къ нему земскій судъ. Само собою разумъется, что въ увадныхъ властяхъ, выбиравшихся дворянами, кръпостные крестьяне вовсе не могли искать себъ защиты оть элоупотребленій пом'вщичьей власти. Любопытно, что на содержаніе нижнихъ земскихъ судовъ, въ новомъ ихъ составъ, установленъ былъ Павломъ особый сборъ только съ дворянскихъ имъній. Далье, въ финансовыхъ своихъ дълахъ, дворянство также подвергалось ствсненіямь, такь какь Павель постоянно стремился къ уничтоженію роскоши и мотовства. Цъль банкротскаго устава, изданнаго въ 1800 г., по словамъ Державина, "наиболъе была въ томъ, чтобы воздержать дворянство отъ мотовства и дъланія долговъ и для того довъренность къ нимъ сжать въ тъснъйшіе предълы". Но. вмъсть съ тьмъ, уставомъ этимъ преграждался доступъ дворянству и къ занятіямъ торговлею, — "не дворянскимъ дъломъ", по взглядамъ того времени. Неудачныя операціи вспомогательнаго банка для дворянства, учрежденнаго по проекту Куракина, побудили правительство оосредоточить дъла по задолженности дворянскаго землевладънія въ сохранныхъ казнахъ воспитательныхъ домовъ, въ такъ называемыхъ опекунскихъ совътахъ. Такимъ образомъ задолженность дворянства была ограничена и всецъло находилась подъ контролемъ правительства. Одновременно этимъ подтвержденъ былъ сборъ казенныхъ недоимокъ со всвхъ дворянскихъ имфній.

Стремленія государя къ централизаціи привели его къ

ограниченію сословнаго самоуправленія также въ купеческомъ и мъщанскомъ сословіяхъ "Уставомъ о цехахъ", 12 ноября 1789 г., и учрежденіемъ, 4 сентября 1800 г., во всъхъ губернскихъ городахъ, вмъсто магистратовъ, ратга-узовъ.

Церковь и крестьянское сословіе продолжали пользоваться заботами Павла. Его глубокая религіозность, мистически настроенный умъ, восприняли особый оттвнокъ со времени возложенія имъ на себя званія великаго магистра мальтійскаго ордена. 19 ноября 1799 г., въ Гатчинъ, во время литургіи, которую совершаль Амвросій, архіепископъ с.-петербургскій, "его императорское величество пріобщился Св. Таинъ внутри св. алтаря со святаго престола", о чемъ оберъ-прокуроръ синода, Хвостовъ, предложилъ синоду записать въ журналъ. Но преданность Павла къ православію не м'вшала его в'вротерпимости по отношеніи къ раскольникамъ, за исключеніемъ твхъ изъ ихъ сектъ, которыя отвергали свътскую власть или отличались изувърствомъ: духоборцы подвергались преслъдованію, а глава скопцовъ, Кондратій Селивановъ, признанъ былъ сумасщедшимъ и посаженъ въ сумасшедшій домъ. Снисходительное отношеніе государя къ раскольникамъ вызвало движеніе среди нихъ къ возсоединенію съ православною церковью. Въ 1800 году митрополитъ Платонъ составилъ правила единовърія, утвержденныя Св. Синодомъ, а вследъ затемъ. указомъ отъ 27 октября 1800 г., старообрядцамъ разръщено было строить церкви.

Изъ мъръ, принятыхъ императоромъ въ 1798—1800 гг. для улучшенія положенія крестьянъ, въ особенности помъщичьихъ, замъчателенъ указъ отъ 16 октября 1798 г. о непродажъ малороссійскихъ крестьянъ безъ земли. Любопытно, что это повельніе государя послъдовало вопреки мнънію сената, который полагалъ "позволить малороссійскимъ помъщикамъ продавать крестьянъ своихъ безъ земли". Казенные крестьяне получили право пользоваться въ нъкоторыхъ случаяхъ казенными лъсами, со всъхъ крестьянъ сложены были недоимки по земельнымъ сборамъ за 15 лътъ; крестьяне, приписанные къ горнымъ заводамъ, въ большин-

ствъ освобождены были отъ заводскихъ работъ и поступили въ число государственныхъ. Въ сферъ отношеній помъщиковъ къ крестьянамъ государь остявался неизмънно благожелательнымъ къ послъднимъ. На ряду съ общими мелочными распоряженіями о томъ, чтобы пом'вщики не создавали для себя изъ крвпостныхъ такъ называемыхъ "казаковъ и гусаръ", Павелъ Петровичъ въ частныхъ случаяхъ смягчалъ суровыя требованія закона по отношенію къ крестьянамъ и одобрядь действія въ этомъ смысле местной администраціи Въ Великороссіи, напримъръ, дъйствовалъ еще законъ о продажъ крестьянъ безъ земли. Когда въ 1799 году тамбовскій пом'вщикъ, полковникъ Давыдовъ продалъ своихъ крестьянъ на вывозъ и они должны были переселиться на новыя мъста, оставивъ свое имущество, которое поступало въ пользу прежняго ихъ владъльца, то крестьяне отказались уйти изъ своего села и стояли на своемъ ръшеніи, не смотря на убъжденія губернатора Литвинова. Губернаторъ немедленно донесъ объ этомъ происшествіи государю. Императоръ Павель отвъчаль ему слъдующимъ рескриптомъ: "Получа рапортъ вашъ сего мъсяца сентября 5 числа касательно крестьянъ, полковникомъ Давыдовымъ проданныхъ на вывозъ помъщикамъ Хвощинскому и Мартынову, повелъваю вамъ оставя крестьянъ сихъ на прежнемъ ихъ мъстъ, сдълать отъ лица моего онымъ помъщикамъ наистрожайшій выговоръ за учиненныя ими крестьянамъ чрезъ сіе намъреніе разстройку и угнетеніе; вамъ же изъявляю мое благоволеніе за донесеніе ваше, сопряженное съ челов' вколюбіемъ и добрымъ порядкомъ, всегда сходственнымъ съ волею моею". Но въ это же время Павелъ Петровичъ дозволиль помъщикамъ, въ интересахъ заселенія Забайкалья, ссылать туда своихъ крестьянъ на поселеніе съ зачетомъ ихъ въ рекруты, хотя въ царствованіе Павла былъ всего одинъ только рекрутскій наборъ въ 1798 г. по двъ съ тысячи душъ, вызванный началомъ войны съ Франціей. Нельзя не упомянуть объ одномъ человъколюбивомъ распоряжении императора Павла, относившемуся по своему существу преимущественно къ крестьянскому сословію: указомъ отъ 19 ноября 1798 г. избавлены были оть телеснаго наказанія всё лица, ниввшія болве 70 лвть оть роду.

Павелъ Петровичъ любилъ смотръть на Россію какъ на свое хозяйство и, какъ прежде, бывало, въ Гатчинъ, заботился о насущныхъ нуждахъ населенія, о развитіи торговли и промышленности. Рядомъ указовъ подтверждены были старыя правила и установлены новыя о заведеніи во всъхъ селеніяхъ, казенныхъ и помъщичьихъ, запасныхъ хлъбныхъ магазиновъ съ годовою пропорцією хлъба, а также сдъланы распоряженія о дешевой продажь соли во всьхъ губерніяхъ. Всв современники единогласно свидътельствують, что меры эти достигли своей цели. "За пересудами и за различною тогдашнею, отчасти до сей поры памятною былью въ кругахъ службы", говорить, напримъръ, Лубяновскій, "не безъ удовольствія вспоминаещь, что, не взирая на то, народъ бодрый, хотя также отъ страха какъ бы въ сторонъ, благоденствовалъ, если на землъ и то уже благоденствіе, когда дешевы хлібоь, соль да вино, да на плечахъ зипунъ и тулупъ, а на ногахъ лапти, не тяжелые къ тому рекрутскіе наборы и подати умъренныя. Такой еще тогда въкъ быль, что и отсутствіе первыхъ матеріальныхъ потребностей жизни въ народъ не низко цънилось". Особенное вниманіе обратилъ Павелъ на сбереженіе лъсовъ, поручивъ это дъло лъсному департаменту при адмиралтействъ-коллегіи, и на предохраненіе построекъ отъ пожаровъ: для этой цъли, назначая суровыя взысканія за самовольныя порубки и хищенія въ казенныхъ лъсахъ, императоръ поощряль наградами разработку торфа и каменнаго угля и содъйствоваль распространенію въ селахь землебитныхъ строеній; для охраны городовъ оть большихъ пожаровъ, вследствие скученности деревянныхъ построекъ, выработаны были новые для нихъ планы. Конскіе казенные заводы подчинены были особому управленію--- экспедиціи, во главъ которой сталъ Кутайсовъ; на обязанности этой экспедиціи лежало заботиться объ улучшеніи качества лошадей для надобностей ремонта и земледълія. Заботы о здоровьъ населенія и войскъ выразились въ концъ 1798 года учрежденіемъ высшаго медицинскаго училища, преобразованнаго потомъ въ военно-медицинскую академію. Промышленность и торговля были оживлены возстановленіемъ ману-

фактуръ коллегіи, устройствомъ Маріинской системы, связывавшей Волгу съ Балтійскимъ моремъ, улучшеніемъ монетной системы, уничтожениемъ разбойничества на Волгъ. Изданъ былъ банкротскій уставъ, пересмотрѣны, хотя не вполнъ удачно, тарифы и торговые договоры, особенно съ Англіей, закупавшей у насъ сырье и захватившей въ свои руки почти всю нашу отпускную торговлю. Съ целію поощренія отечественной промышленности запрещень быль ввозъ предметовъ роскоши, сукна, стали, стекла, даны были льготы фабрикантамъ, н поощрялось развитіе шелководства и разведенію полезныхъ растеній. При Павл'в начались также торговыя сношенія съ Америкой: 3 августа 1788 г. утвержденъ быль акть россійско-американской компаніи, а 9 іюня 1798 г. она принята была подъ особое покровительство императора, который тогда же дароваль ей привиллегію на 20 лѣть.

Не забудемъ, что эта кипучая дъятельность императора по внутреннему управленію государствомъ проявилась именно въ то время, когда русскія войска, подъ предводительствомъ Суворова, на поляхъ Италіи и въ горахъ Швейцаріи покрывали себя славою въ битвахъ съ французами. Въ четыре лътніе мъсяца 1799 г. Италія была очищена отъ французскихъ войскъ, несмотря на всѣ препятствія, которыя ставиль геніальному полководцу вінскій гофкригерать; но когда вслъдъ затъмъ Суворовъ думалъ идти къ Генуъ, чтобы, взявъ ее, вторгнуться въ предълы Франціи, австрійскій дворъ предложилъ новый планъ войны, требуя, чтобы французы предварительно изгнаны были изъ Швейцаріи. Но, прежде чъмъ Суворовъ могъ войти въ ея предълы, австрійскія войска вышли изъ нея, оставивъ находившійся тамъ русскій корпусь генерала Римскаго-Корсакова въ виду превосходныхъ силъ непріятеля, и Корсаковъ, разбитый Массеной при Цюрихъ, долженъ былъ отступить. Суворовъ, не имъя при себъ ни артиллеріи, ни продовольствія и проводниковъ, объщанныхъ ему австрійцами, долженъ былъ, войдя въ Швейцарію, принять на себя всю массу непріятельскихъ силъ, воодушевленныхъ побъдами. Мужество русскихъ войскъ, геній ихъ престарълаго вождя, преодольли,

однако, всё препятствія: непроходимыя горы были пройдены, превосходныя въ силахъ войска французовъ опрокинуты, и Суворовъ, расположившись осенью 1799 г. на зимнихъ квартирахъ въ Баваріи, ждалъ лишь дальнёйшихъ повелёній государя, чтобы предпринять новый походъ въ сердце Франціи.

Но мечта Павла Петровича быть "возстановителемъ потрясенныхъ троновъ и оскверненныхъ алтарей уже охладъла, а терпъніе его истощилось: Павелъ понялъ, что онъ быль только орудіемь въ рукахъ своихъ союзниковъ: Австріи и Англіи, дълавшихъ только видъ, что сочувствують рыцарскимъ, возвышеннымъ его намъреніямъ, а на самомъ дълъ думавшихъ только о своихъ собственныхъ интересахъ. Во всъхъ столкновеніяхъ Суворова съ вънскимъ гофкригсратомъ императоръ держалъ сторону своего полководца, требоваль отъ вънскаго двора объясненій, даже грозиль ему,-но конечная цёль похода еще представлялась ему тогда достижимой. Но послъдующія событія ясно доказали ему коварство австрійской политики: освобожденная отъ французовъ Италія была порабощена Австріей, которая отказывалась, подъ разными предлогами, возстановить сардинскаго короля въ его владъніяхъ и подавляла малъйшее стремленіе итальянскихъ народовъ къ независимости; мало того, считая для себя помощь русскихъ войскъ уже излишнею, австрійскія власти не оказывали имъ должнаго содъйствія, даже вредили имъ, и наконецъ, при взятіи Анконы, нанесли оскорбленіе русскому знамени. Уже 14 октября 1799 г. Павелъ Петровичъ писалъ Суворову: "Желаю знать васъ соединенныхъ (съ Корсаковымъ) и отдаленныхъ отъ весьма ненадежныхъ прежнихъ нашихъ союзниковъ, коихъ я оставилъ и предалъ ихъ собственному жребію, во-первыхъне хотя возстановить въ Европъ другую Францію (т. е. Австрію), не искореня первой, а во-вторыхъ — не намъренъ быль жертвовать моими войсками для корыстолюбивыхь и безстыдныхъ видовъ двора вънскаго. Теперь черезъ Англію. стараться буду сблизиться съ королемъ прусскимъ и положить совокупно препоны видамъ дома австрійскаго. Экспедиція въ Голландіи пойдеть своимъ чередомъ и дела тамъ въ хорошемъ положении. Прощайте".

Когда Павелъ писалъ эти строки, онъ не зналъ еще, что Англія поступить съ нимь такъ же, если не хуже, какъ и Австрія. Русскій корпусъ Германа, назначенный содъйствовать англичанамъ при высадкъ ихъ въ Голландію, потерпълъ вмъсть съ ними поражение отъ французовъ при Бергенъ, столько же по винъ англійскаго главнокомандующаго, герцога Іоркскаго, сколько по оплошности самого Германа; затъмъ остатки русскаго корпуса отвезены были англичанами на зимовку на островъ Джерсей, и тамъ они терпъли нужду. Но всего болъе поразилъ государя неожиданный отказъ Англіи въ возвращеніи ему, какъ великому магистру мальтійскаго ордена, острова Мальты. Негодованію Павла Петровича не было предъловъ: графъ Воронцовъ, русскій посоль въ Лондонь, быль отозвань, а англійскому послу въ Петербургъ, лорду Витворту, было предложено въ мав 1800 г. оставить Россію.

Вънскій кабинеть, руководимый Тугутомъ, главнымъ виновникомъ всъхъ враждебныхъ дъйствій Австріи противъ Россіи, - пробоваль сначала смягчить неудовольствіе государя, опасаясь союза его съ Пруссіей. Графу Кобенцелю. австрійскому послу въ Петербургъ, даны были въ этомъ смыслъ успокоительныя инструкціи, а въ началъ октября 1799 г. прибыль въ Петербургъ, для бракосочетанія съ великой княжной Александрой Павловной, эрцгерцогъ Іосифъ, въ сопровожденіи брата императрицы Маріи Өеодоровны, принца Фердинанда Виртембергскаго, и креатуры Тугута, графа Дидрихштейна, женатаго на графинъ Шуваловой. "Мой дворецъ будетъ теперь зараженъ политикой!" воскликнулъ императоръ, когда узналъ, кто ъдетъ съ эрцгерцогомъ. Дъйствительно, императрица Марія, опираясь на французскихъ эмигрантовъ и всъхъ сторонниковъ, всячески содъйствовала брату, принцу Фердинанду, и эрцгерцогу Іосифу въ ихъ примирительной миссіи, тъмъ болъе, что возникло опасеніе, что второе сватовство великой княжны можеть въ виду дурныхъ отношеній императора къ Австріи, оказаться столь же неудачнымъ, какъ и первое. Павелъ Петровичъ не пожелалъ видъть Дидрихштейна: его остановили у шлагбаума въ Гатчинв и сообщили ему приказъ

государя въ восемь дней оставить Россію, хотя жена его имъла поручение сопровождать будущую эрцгерцогиню. Опасенія Маріи Өеодоровны, оплакивавшей судьбу дочери, не сбылись: бракосочетаніе Александры Павловны съ эрцгерцогомъ Іосифомъ совершилось 19 октября 1799 г., недълей позже бракосочетанія ея сестры великой княжны Елены Павловны съ наслъднымъ принцемъ Мекленбургъ-Шверинскимъ. Но ни просьбы Маріи Өедоровны, ни убъжденія эрцгерцога Іосифа и принца Фердинанда не могли поколебать императора: разъ обманутый, онъ требовалъ теперь удаленія Тугута, честнаго и искренняго объявленія вънскаго кабинета о его цъляхъ и возвращенія королю сардинскому его владъній. Съ этимъ отвътомъ эрцгерцогъ и уъхалъ изъ Россіи въ сопровожденіи молодой своей супруги, несчастной жертвы политическихъ разсчетовъ; но, съ его отъъздомъ, попытки повліять на рішеніе императора въ благопріятномъ для Австріи смыслів не прекратились. Лордъ Витворть, представитель второй нашей союзницы — Англіи, еще показывавшей Россіи въ то время наружные знаки дружества, дълалъ представленія императору, входиль въ сношенія въ дом'в своей пріятельницы О. А. Жеребцовой. сестры опальныхъ Зубовыхъ, со всеми приверженцами коалиціи и, подъ рукой, велъ переговоры съ Кобенцелемъ о болъе тъсной связи Австріи съ Англіей. Сильную поддержку Витвортъ нашелъ въ вице-канцлеръ, графъ Никитъ Панинъ, сочувствовавшемъ коалиціи, тогда какъ соперникъ Панина, графъ Растопчинъ, докладчикъ государя по иностраннымъ дъламъ, былъ врагомъ его. Интрига опутывала государя со всъхъ сторонъ. Императоръ быль въ раздраженіи: онъ зналь уже, что два посла его: Разумовскій - въ Вънъ и Воронцовъ-въ Англіи, оба вполнъ натурализовавшіеся въ странахъ, гдв они были аккредитованы, --писали ему свои донесенія въ духъ, завъдомо сочувственномъ коалиціи, и скрывали отъ него истинное положеніе дълъ. Боясь интригъ, императоръ приказалъ не принимать Кобенцеля при дворъ, а всему дипломатическому корпусу-прекратить съ нимъ всякія отношенія, фактъ, неслыханный дотоль въ международныхъ отношеніяхъ; Суворовъ получилъ затьмъ

повельніе возвратиться съ арміей въ Россію. Между тымь, во Франціи совершился перевороть 18 брюмера: генераль Бона—парть сдылался первымь консуломь и весною 1880 г. нанесъавстрійцамь пораженіе при Маренго, посль котораго они вновь потеряли всю Италію. Вскорь Кобенцель и Витворть должны были вывхать изъ Россіи. Сымена посыянной ими интриги однако остались въ Петербургы и принесли свои плоди; остались также О. А. Жеребцова, графь Панинь и только что уволенный за хищеніе въ лысномь департаменты, неаполитанець по происхожденію, адмираль О. М. Рибась, другь удаленнаго изъ Россіи сторонника коалиціи, неаполитанскаго посла, маркиза Сань-Галло...

Перемъну своей политики Павелъ Петровичъ такъ объясняль датскому посланнику Розенкранцу въ сентябръ 1800 г.; "Государь сказалъ", доносилъ Розенкранцъ, "что политика его вотъ уже три года остается неизмънною и связана съ справедливостію, тамъ, гдъ его величество полагаеть ее найти; долгое время онъ быль того мнвнія, что справедливость находится на сторонъ противниковъ Франціи, правительство которой угрожало всімь державамь; теперь же въ этой странъ въ скоромъ времени водворится король, если не по имени, то, по крайней мъръ, по существу, что измъняетъ положение дъла; онъ бросилъ сторонниковъ этой партіи, которая и есть австрійская, когда обнаружилось, что справедливость не на ея сторонъ; то же самое онъ испыталъ относительно англичанъ. Онъ склоняется единственно въ сторону справедливости, а не къ тому или другому правительству, къ той или другой націи, и тѣ, которые иначе судять о его политикъ, положительно ошибаются".

Эти слова Павла Петровича сказаны были уже въ то время, когда отчуждение отъ старыхъ союзниковъ влекло за собою сближение России съ Франціей, уже не "мятежной" и "развратной", а умиренной твердой рукой перваго консулаь Бонапартъ постигъ рыцарскій характеръ Павла и сибшилъ заручиться его расположеніемъ, въ увъренности, что въ союзъ съ Россіей Франція преодольетъ всъ внъшнія затрудненія. Узнавъ, что Австрія отказала императору въ просьбъ

освободить часть французскихъ пленныхъ, доставшихся ей благодаря побъдамъ Суворова, въ обмънъ на русскихъ плънныхъ, находившихся во Франціи въ количествъ 5,000 человъкъ, первый консулъ приказалъ обмундировать ихъ и отпустить въ Россію, съ оружіемъ и знаменами, безъ всякаго обмъна; въ письмъ по этому поводу первый консулъ сообщаль императору, что онъ дълаеть это "единственно изъ уваженія къ доблести русской арміи, которую французы умъли оцънить по достоинству на полъ битвы"; въ томъ же письмъ первый консулъ заранъе соглашался на возвращение острова Мальты великому магистру мальтійскаго ордена. Павелъ Петровичъ принялъ это предложение съ радостию и отправиль вь Парижъ для пріема и препровожденія русскихъ плънныхъ генерала Спренгпортена. Затъмъ императоръ отправилъ 18 декабря первому консулу письмо, въ которомъ, извъщая его объ отправленіи въ Парижъ своего уполномоченнаго, Колычева, писалъ: "Я не говорю и не хочу спорить ни о правахъ человъка, ни объ основныхъ началахъ, установленныхъ въ каждой странъ. Постараемся возвратить міру спокойствіе и тишину, въ которыхъ онъ такъ нуждается"; упомянувъ затъмъ объ Англіи, которая попирала права народовъ и руководилась только собственнымъ эгоизмомъ, Павелъ приглашалъ перваго консула соединиться съ нимъ для обузданія этой державы. Съ своей стороны, первый консуль, принимая 10 декабря Спренгпортена, объявиль ему о желаніи Франціи заключить миръ съ Россіей, такъ какъ, по его мнънію, оба государства уже по одному географическому своему положенію созданы для того, чтобы жить между собою въ тъсной связи; при этомъ онъ выразиль свое "особое уважение и почтение къ священной особъ монарха и къ его возвышенному и справедливому характеру"; чтобы удовлетворить государя, не желавшаго бросать на произволь судьбы всёми оставленныхъ королей неаполитанскаго и сардинскаго, первый консулъ предложилъ возвратить имъ при заключеніи мира ихъ владінія, а также назначить приличныя границы светской власти папы, въ судьбъ котораго императоръ Павелъ принималъ особое участіе. Прямымъ последствіемъ этого сближенія Россіи съ

Франціей было изгнаніе изъ Россіи Людовика XVIII съ сопровождавшими его эмигрантами: "сумасшедшія французскія головы" уже давно надобли государю, и въ началѣ января 1801 г. курляндскій губернаторъ получиль отъ графа Палена письмо, въ которомъ было сказано: "сообщите Людовику XVIII, что государь совѣтуеть ему выѣхать изъ Россіи". 22 января Людовикъ уже выѣхалъ изъ Митавы въ Пруссію. Корпусъ принца Конде остался за границей и послѣ окончанія войны Россіи съ Франціей поступилъ на жалованье Англіи.

Новое направленіе русской политики и ея цъли выражены были въ запискъ гр. Растопчина, написанной имъ по приказанію государя, вслъдствіе бывшаго по этому предмету разговора между ними, и представленной государю 30 сентября 1800 г. Въ отмъткахъ, сдъланныхъ на этой запискъ императоромъ, видно, какъ глубоко потрясенъ онъ былъ изм'вной своихъ союзниковъ. Къ словамъ Растопчина, что "Англія вооружила поперемънно угрозами, хитростію и деньгами всв державы противъ Франціи", Павелъ Петровичъ прибавилъ: "и насъ грфшныхъ"; противъ словъ, что Англія "своей завистью, пронырствомъ и богатствомъ была, есть и пребудеть не соперница, но злодъй Франціи"--императоръ замътилъ: "мастерски писано!" Замъчаніе Растопчина, что Австрія "подала столь справедливыя причины къ негодованію государя" и "потеряла изъ виду новъйшую цъль своей политики" сопровождалось восклицаніемъ Навла: "Чего захотълъ отъ слъпой курицы!" Планъ Растопчина въ основаніе политики Россіи полагаль тесный союзь съ Франціей, а цёлью его раздёль Турціи при участіи Австріи и Пруссіи. Одобривъ записку Растопчина, Павелъ Петровичъ на заключительной ея части, гдъ говорилось, что "Россія и XIX въкъ достойно возгордятся царствованіемъ вашего императорскаго величества, соединившаго воедино престолы Петра и Константина", съ грустью написалъ: "А меня всетаки бранить стануть! "...

Личное настроеніе государя, выразившееся въ этомъ замъчаніи, вполнъ отвъчало истинному положенію дълъ. Три года дъятельности неустанной и разносторонней, осно-

ванной на искреннемъ желаніи добра и правды, -- не принесли Павлу счастья, не привлекли къ нему сердецъ его подданныхъ: онъ не могъ понять всей ошибочности своей системы. Напротивъ, онъ зналъ, что имя его внушаетъ страхъ и недовольство и предвидълъ необходимость новой борьбы при дальнъйшемъ ходъ преобразованій. Семейныя отношенія императора, въ особенности благодаря фаворитизму Лопухиной, вышедшей замужъ за князя Гагарина въ тщетной надеждъ противостать настойчивости Павла и потомъ сдълавшейся оффиціальной его фавориткой, также не могли дъйствовать на него успокоительно. Еще въ ноябръ 1798 г. Растопчинъ писалъ Воронцову: "Я могу только негодовать, видя, что государь, расточившій вокругь себя милліоны благод'вяній, не им'веть у себя в'врныхъ слугъ. Его не любять даже собственныя его дъти. Великій князь Александръ презираетъ своего отца; великій князь Константинъ боится его. Дочери, руководимыя, какъ и всъ прочіе, матерью, смотрять на отца съ отвращеніемъ. Между тъмъ, всъ ему улыбаются"... Эти строки заклятаго врага императрицы Маріи рисують, разумфется, не чувства ея къ супругу, а общую картину отношеній, которыя установились постепенно и бросались въ глаза постороннему наблюдателю. Растончинъ сообщалъ тогда же, что великій князь Александръ во многомъ виноватъ предъ своимъ отцомъ, а впослъдствіи разсказываль, что онъ имъль въ своемъ распоряженіи бумаги Александра, которыя могли бы погубить наслъдника, если бы онъ сдълались извъстны его отцу. Это свидътельство человъка, близкаго къ государю за послъдніе два года его царствованія, показываеть, какъ легко было окружающимъ возбудить подозрительность государя противъ старшаго его сына и объясняетъ разсказъ о томъ, что Павелъ Петровичъ призвалъ однажды къ себъ великаго князя Александра и, показывая на указъ Петра Великаго о царевичъ Алексъъ Петровичъ, спросилъ его, знаетъ ли онъ исторію этого царевича. Старшая и любимая дочь государя, великая княгиня Александра Павловна, убхала въ Австрію, вивств съ супругомъ своимъ, эрцгерцогомъ Іосифомъ, еще въ ноябръ 1799 г. По словамъ графини Головиной, императоръ разстался съ ней съ чрезвычайнымъ волненіемъ. Прощаніе было очень трогательно: онъ безпрестанно повторяль, что ее приносять въ жертву.

Окружавије императора люди были почти тв же, которые находились возлъ него въ Гатчинъ въ 1793 году и изъ которыхъ самый честный, по выраженію Растопчина, заслуживаль быть колесованнымъ безъ суда. Но на этотъ разъ возлъ Павла не было уже Нелидовой, умъвшей сдерживать порывы его раздражительности, вносить успокоеніе въ его душу, и, потерявъ равновъсіе, Павелъ Петровичь не териълъ противоръчія, руководился не столько обдуманными мыслями, сколько мимолетными чувствами и впечатлъніями, предаваясь крайностямъ и въ гнъвъ, и въ милости. Безбородко умеръ еще въ апрълъ 1799 г. Поэтому, въ концъ концовъ, возлъ Павла остались въ фаворъ только тъ люди, которые, въ личныхъ своихъ интересахъ, могли и хотъли только примъняться къ слабостямъ монарха, имъя цълью лишь пользоваться его милостями, а вовсе не заботиться о благъ государя и имперіи. Достаточно сказать главнымъ довъреннымъ лицомъ сдълался Кутайсовъ, возведенный въ графское достоинство и пожалованный оберъ-шталмейстеромъ и александровскимъ кавалеромъ. По чувствамъ и привычкъ онъ дъйствительно былъ преданъ государю, но весь мелкій его умъ изощрялся въ придворныхъ интригахъ и направленъ былъ къ своекорыстнымъ цълямъ. Исполняя въ теченіе всей своей жизни должность императорскаго брадобрея, онъ не вмъшивался да, по своему развитію, и не могъ вмъшиваться въ государственныя дъла, но, зная, какъ никто, характеръ государя, косвенно имълъ на нихъ громадное вліяніе, ум'я внушать ему изв'єстное настроеніе и опредълять его отношенія къ людямъ, не стъсняясь даже клеветою. Когда обнаруживалась невинность оклеветаннаго, Навель собственноручно наказываль иногда Кутайсова палкою, грозилъ прогнать его, но, цъня его преданность, въ концъ концовъ оставлялъ при себъ. Благодаря поддержкъ Кутайсова, пользовались довъріемъ Павла графъ Растопчинъ и графъ Паленъ, - оба ближайшие сотрудники императора. Растопчинъ, сдълавшись графомъ и первымъ членомъ иностранной коллегіи, и въ новомъ своемъ значеніи остался "сумасшедшимъ Өедькой", какъ обыкновенно называла его императрица Екатерина. Несомивнно, что онъ тоже преданъ былъ своему "благодътелю", любилъ свое отечество, отличался развитымъ образованнымъ умомъ, но эти его достоинства соединялись съ пронырливостью, самохвальствомъ и наглостью; бросалась въ глаза надменность его къ низшимъ, даже къ иностраннымъ посламъ, которыхъ онъ не допускаль къ себъ для личныхъ объясненій по дъламъ службы, предоставивъ это вице-канцлеру, графу Панину; но въ то же время онъ ухаживаль за Кутайсовымъ. "Въ теченіе 2-хъ льть", писаль впосльдствіи Растопчинь, "я почиталъ Кутайсова человъкомъ честнымъ и привязаннымъ къ государю, какъ и я, чувствомь благодарности. Съ нимъ мить можно было говорить о его неровностяхъ, перемънчивости, причудахъ, изобличавшихъ въ немъ иногда умоизступленіе, иногда бъщенство. Мы оба искренно любили государя: я- по чувству чести, онъ же-постоянно оставаясь слугою. Замътивъ, что Кутайсовъ сдълался слишкомъ развязенъ и неразборчивъ, убъдившись, что у него нътъ другихъ побужденій, кром' соблюденія во всемъ личной выгоды, я не только разошелся съ нимъ, но пересталъ посъщать его и подходить къ нему. И я одинъ такъ дълалъ".

Нельзя допустить, чтобы Растопинъ не зналъ раньше, что за человъкъ былъ Кутайсовъ, но, очевидно, онъ совершенно не догадывался сначала, что ссора его съ Кутайсовымъ была подготовлена искусною рукою третьяго императорскаго любимца; петербургскаго военнаго губернатора, барона Палена, пожалованнаго Павломъ въ графы и Андреевскіе кавалеры. Это былъ честолюбивый, энергическій и даровитый генералъ, умѣвшій пріобръсти довѣріе государя необычайною исполнительностію и усердіемъ къ службъ. Его открытое, добродушное лицо невольно располагало къ нему каждаго; на самомъ же дѣлъ, никто не превосходилъ его въ хладнокровіи, въ умѣньи скрывать свои истинныя чувства и мысли и въ разсчитанной жестокости. Изъ всъхъ ближайшихъ къ государю лицъ онъ одинъ имѣлъ ясныя, опредѣленныя цѣли и лишь онъ одинъ способенъ былъ

идти къ нимъ медленно, осторожно, но съ неукловною твердостію и посл'вдовательностію. Обвороживъ государя своею кажущеюся преданностію его особъ и усердіемъ къ службъ, осыпанный его милостями, Паленъ никогда не забывалъ упрека въ "подлости", который сдъланъ былъ ему Павломъ въ началъ его царствованія, надъялся сыграть въ будущемъ крупную историческую роль, -- и съ умысломъ, систематически, приводилъ въ исполнение всъ жестокія и необдуманныя распоряженія императора, даже преувеличивая ихъ значеніе. Паленъ зналъ, по какому скользкому пути идетъ онъ, при мнительности и подозрительности государя, но у него не было враговъ; напротивъ всъ, даже императрица Марія предубъжденная противъ всъхъ новыхъ фаворитовъ своего супруга, считали Палена образцомъ рыцарства и прямодушія. Графиня Ливенъ, воспитательница великихъ княженъ и подруга жены Палена, еще болъе утверждала ее въ этомъ мнъніи. Отъ возможныхъ случайностей Палена спасала дружба съ Кутайсовымъ, а чтобы упрочить за собою будущее, онъ вступилъ въ тъсную связь съ дворомъ великаго князя Александра Павловича. Желая имъть всегда точныя и върныя свъдънія о жизни наслъдника и его супруги, Павелъ Петровичъ назначилъ въ 1799 г. графиню Паленъ гофмейстериной двора великой княгини Елисаветы Алексвевны. Въ первое время Елисавета Алексвевна чуждалась графини Паленъ, чопорной и скучной нъмки, не безъ основанія видя въ ней приставницу, но постепенно графиня сумъла побъдить это предубъждение. Впрочемъ, отношения императора къ Елисаветъ Алексъевнъ, испортившіяся въ 1799 году, измънились къ лучшему, когда умерла у нея дочь, великая княжна Марія Александровна. Императоръ повидимому быль очень огорчень этой смертью и испугань впечатлъніемъ, которое она произвела на Елисавету Алекеђевну: она почти не плакала, что очень обезпокоило Павла Петровича.

Кутайсовъ, Растопчинъ и Паленъ были тремя лицами, пользовавшимися дъйствительнымъ значеніемъ при государъ. Всъ прочіе или не пользовались его довъріемъ, какъ, напримъръ, вице-канцлеръ графъ Никита Панинъ, или, какъ ге-

нералъ-прокуроръ Обольяниновъ, принадлежали къ типу гатчинцевъ, т. е., исполняя съ усердіемъ и точностію волю государя, они не отличались ни умомъ, ни образованіемъ, и не въ состояніи были возвыситься до болѣе широкаго пониманія государственныхъ дѣлъ, слѣдуя всегда буквѣ повелѣній императора, а не духу ихъ. Самый усердный и сравнительно болѣе развитый въ умственномъ отношеніи гатчинецъ, Аракчеевъ, былъ уволенъ Павломъ въ концѣ 1799 г. за ложное донесеніе. Быть можетъ, самъ Кутайсовъ обязанъ былъ своимъ долгимъ, непрерывнымъ фаворомъ именно тому обстоятельству, что обязанности его ограничивались только личными услугами государю, а не касались служебныхъ дѣлъ, гдѣ Павелъ не прощалъ недобросовѣстности.

Тяготясь своимъ все увеличивающимся нравственнымъ одиночествомъ, императоръ высказалъ въ началъ 1800 г. расположение примириться съ Нелидовой, которая возвратилась тогда, съ его разръшенія, въ Петербургъ и поселилась въ Смольномъ; его прогулки уже направлялись въ ту сторону, и онъ наконецъ выразилъ желаніе увидіть стараго своего друга. Но императрица Марія своимъ стремленіемъ къ эффектамъ испортила дъло: она пожелала придать этому примиренію торжественный оттынокы, назначила у себя вечернее собраніе и пригласила къ себъ императора и Нелидову. Тогда Кутайсовъ и княгиня Гагарина подъйствовали на самолюбіе Павла Петровича, и онъ прислалъ въ назначенный вечеръ сказать императрицъ, что не можетъ быть у ея. Съ этого времени Нелидовой пришлось окончательно запереться у себя, въ Смольномъ. Взамънъ того на государя начали оказывать вліяніе іезуиты, главой которыхъ въ Россіи явился энергическій и ловкій патеръ Груберъ.

Всв эти обстоятельства могуть уяснить тоть факть, что въ 1800 г. личность и управленіе Павла носили на себъ въ высшей степени перемънчивый характеръ, и тогда, въ полномъ смыслъ слова, наступило для современниковъ "царство страха". Особенно бросалась въ глаза каждому несоразмърность наградъ и наказаній. При малъйшемъ упущеніи не спасали виновнаго никакія заслуги: желаніе быть

справедливымъ, "не взирая на лица", увлекало Павла Петровича въ противоположную крайность, и онъ совершалъ величайшія несправедливости, чтобы не сказать болье. Не было человъка, котораго заслуги были бы признаны Павломъ въ такой степени, какъ заслуги Суворова; не было отличія, какого бы онъ не далъ ему, какъ писаль онъ въ рескриптъ, "за великія діла вібрноподданнаго, которымъ прославляется царствованіе наше": титуль князя Италійскаго, санъ генералиссимуса, приказъ объ отдаваніи ему воинскихъ почестей, присвоенныхъ лишь императору, памятникъ, воздвигнутый при жизни, — все это служило мъриломъ признательности государя къ увънчанному славой полководцу. Призывая Суворова въ Петербургъ, Павелъ предполагалъ отвести ему покои въ Зимнемъ дворцъ и устроить тріумфальную встръчу. На самомъ же дълъ Суворовъ, больной физически и подавленный нравственно, прівхаль въ Петербургь въ апрелв 1800 г. какъ бы тайкомъ, ночью, остановился у своего племянника, графа Хвостова, и, умирая подъ гнетомъ немилости къ нему государя, не былъ удостоенъ его посъщеніемъ. Мало того, Павелъ не проводилъ тъла своего полководца до последняго его жилища: онъ лишь выехаль на путь, по которому шла печальная процессія и поклонился гробу, уронивъ нъсколько сердечныхъ слезъ; цълый день онъ быль невесель и ночью плохо спаль, часто повторяя: "жаль". Оффиціальнымъ поводомъ къ негодованію Павла на Суворова было то, что Суворовъ, вопреки военному уставу Павла, имълъ при себъ во все время похода дежурнаго генерала, а негласною причиною немилости можно предполагать возбужденное недоброжелателями Суворова самолюбіе Павла, оскорбленнаго признаніемъ Суворова, что артиллерійская, квартирмейстерская и провіантская части находились въ австрійской армін въ лучшемъ состоянін, чэмъ въ русской: въ Суворовъ онъ опять увидълъ екатерининскаго генерала, противника его преобразованій, а между тъмъ недоброжелатели Суворова при дворъ во-время напомнили государю, что онъ быль въ родствъ съ Зубовыми, находившимися въ опалъ... Таково же было отношеніе Павла и къ войскамъ, возвратившимся изъ похода, гдъ они покрыли

себя славою и гдъ ихъ мужество удивляло даже враговъ! Забыты были ихъ подвиги, и въ целомъ ряде приказовъ сдъланы были выговоры за то, что "инспекторы и шефы полковъ мало прилагали стараній къ сохраненію службы въ такомъ порядкъ, какъ было императорскому величеству угодно, и слъдственно... сколь мало они усердствовали въ исполненіи его воли и службы", или "за то, что во всѣхъ частяхь, составляющихь службу, сдълано упущеніе; даже и обыкновенный шагь ни мало не сходень съ предписаннымъ уставомъ" и т. п. Словомъ, государь былъ недоволенъ, что многіе изъ введенныхъ имъ плацпарадныхъ экзерцицій оказывались непригодны на поляхъ военныхъ дъйствій. Когда великій князь Константинъ Павловичь, возвратившись изъ швейцарскаго похода, доложилъ государю о неудобствахъ обмундированія арміи, оказавшихся въ походъ, и представилъ образецъ пригоднаго солдатскаго обмундированія, Павель быль крайне недоволень, найдя, что образецъ этотъ напоминаетъ "потемкинскую" форму. Неудачи въ Швейцаріи и Голландіи, гдъ командовали войсками плацпарадные генералы: Корсаковъ и Германъ, государь старался объяснить именно отступленіями отъ изданнаго имъ устава. 10 августа 1800 года объявленъ былъ приказъ: "его императорское величество даеть на замъчание генераламъ инспекціи финляндской, что они видять сами, сколь далеки они даже отъ того, чтобы быть генералами даже посредственными, и что пока они будутъ таковы-вездъ, конечно, и всвми будуть биты".

Полицейская опека надъ частною жизнію подданныхъ, боязнь "моральной язвы", также не ослабъвали, а вмъстъ съ тъмъ постоянно находилъ себъ пищу никогда не умиравшій въ душъ Павла Петровича страхъ заговоровъ и какого-либо переворота. Паленъ, пользуясь поддержкою Кутайсова, умълъ однако направлять подозрънія императора и гнъвъ его сообразно своимъ цълямъ. 18 апръля 1800 г. послъдовалъ указъ сенату: "Такъ какъ чрезъ вывозимыя изъ-за границы разныя книги наносится развратъ въры, гражданскаго закона и благонравія, то отнынъ впредь до указа повелъваемъ запретить впускъ изъ-за границы всякаго

рода книгъ, на какомъ бы языкъ оныя ни были, безъ изъятія, въ государство наше, равномфрно и музыку". Даже академіи наукъ воспрещено было выписывать книги изъ-за границы. Въ самомъ Петербургъ, подъ вліяніемъ разныхъ неосновательныхъ доносовъ, начались полицейскія строгости. "Негодяи", говорить Коцебу, "злоупотребляя довъріемъ монарха, сердце котораго было склонно къ кротости и добротъ, всюду показывали ему призраки, вовсе не существовавшіе и даже такіе, въ которые они сами не върили, и ввели начало владычества ужаса". Преданный государю Коцебу самъ засыпаль всегда со страшными предчувствіями и вскакивалъ ночью при каждомъ шумъ. На его примъръ легковидъть, въ какомъ состояніи духа находился каждый житель Петербурга въ то время. Проважая по улицв, онъ смотрвлъ во всв стороны, стараясь угадать, не вдеть ли императорь, чтобы своевременно отдать ему честь; онъ осматриваль цвъть и покрой одежды-нъть ли чего въ нихъ противнаго указу: въ театръ, мъсть его службы, онъ долженъ быль угождать посредственностямъ, покровительствуемымъ Кутайсовымъ, и его фавориткъ, г-жъ Шевалье, а во время спектаклей трепеталъ при мысли, что недремавшая (только для вздорныхъ доносовъ) полиція или ея тайные агенты найдуть двусмысленныя или колкія выраженія въ разрішенных имъ для игры пьесахъ. Всякій разъ, когда его жена и дъти запаздывали на прогулкахъ, онъ боялся, что ихъ арестовали за неотданіе чести и посадили въ тюрьму. Разговоровъ съ къмънибудь онъ чуждался, опасаясь доносовъ; писать онъ не могъ, потому что рукописи могли быть захвачены и превратно истолкованы, читать-также, такъ какъ всв иностранныя книги были запрещены. Въ довершение всего, осенью, аимою и весною, когда, по дъламъ, ему приходилось идти около дворца, онъ бъжалъ, чтобы не получить простуды, потому что, во всякое время года и при самой ужасной погодъ, нужно было слъдовать мимо дворца съ непокрытой головой, встръчая, почти на каждомъ шагу, кибитки съ ссыльными или людей, ведомыхъ подъ конвоемъ для наказанія". "Я сошлюсь", прибавляеть Коцебу, "на всъхъ жителей Петербурга, когда бы кто решился упрекнуть меня

въ преувеличени... О, если бы государь зналъ это! который сердечно желаль счастія своимъ подданнымъ!" Между тъмъ, на Дону казненъ былъ, вопреки приказанію императора, преданный ему полковникъ Грузиновъ, котораго Паленъ и его сообщники не желали допустить въ Петербургь, а въ самомъ Петербургъ лейтенанть Акимовъ, эпиграмму на построеніе Исаакіевскаго собора, сосланъ былъ въ Сибирь съ уръзаніемъ языка; пасторъ Зейдеръ, обвиненный въ томъ, что имълъ запрещенныя книги въ своей библіотекъ, — быль наказань кнутомъ; генераль-лейтенантъ князь Сибирскій, по неосновательному доносу, закованъ былъ въ кандалы и также сосланъ. Военные вообще чаще подвергались всякаго рода взысканіямъ. Конногвардейскій полкъ въ началъ 1800 г. переведенъ былъ въ Царское Село и отданъ для обученія великому князю Константину Павловичу; говорили, что, въ припадкъ гнъва на оплошность офицеровъ этого полка, у императора вырвалось даже слово: "въ Сибирь!" Штабсъ-капитанъ Кирпичниковъ въ мав 1800 г., по приговору военнаго суда, утвержденному императоромъ, прогнанъ былъ чрезъ строй и получилъ 1000 ударовъ шпицрутеномъ. Ръдкій вахть-парадъ обходился безъ наказаній. Изъ ряда многихъ странныхъ распоряжений Павла за это время нельзя пройти молчаніемъ того, что въ ноябрѣ запрещень быль прівадь ко двору почти всвиь лицамь, имвьшимъ на это право, за исключеніемъ лицъ, ближайшихъ къ императору, такъ какъ они оказались "невъжами", апплодируя на придворномъ спектаклъ, а въ январъ 1801 г. прусскій купецъ Ширмеръ, ходатайствовавшій о дозволеніи учредить общество, "въ коемъ гражданскіе чиновники, купцы и художники могли бы найти препровождение времени по вечерамъ",-посаженъ быль на мъсяцъ на хлъбъ и воду, и затъмъ высланъ за границу; еще ранъе запрещено было офицерамъ посъщать общественныя собранія. Разборомъ всъхъ доносовъ и усерднымъ не по разуму исполнителемъ ръшеній императора быль, кромъ Палена, "гатчинецъ", генералъ-прокуроръ Обольяниновъ, не въдавшій, что творилъ. "Время это было самое ужасное", разсказываеть одинъ изъ его подчиненныхъ, Мертваго: "государь былъ на многихъ

Ì.

 $Y^{-}$ 

51.

iee.

<u>.</u>...

1.

въ подозрвніи. Тайная канцелярія была занята двлами болъе вотчинной; знатныхъ сановниковъ почти ежедневно отставляли отъ службы и ссылали на житье въ деревни, Государь занялся дълами церковными, преслъдовалъ раскольниковъ (духоборцевъ), разбиралъ основаніе ихъ секты; многихъ брали въ тайную канцелярію, брили имъ бороды, били и отправляли въ поселеніе. Словомъ, ежедневный ужасъ. Начальникъ мой сталъ никвизиторомъ, все шло чрезъ него. Сердце болъло, слушая шейоты, и радъ бы не знать того. что разсказывають". Замъчательно, что именно въ это время, въ апрълъ 1800 г., Павелъ говорилъ шведскому послу Стединку: "Меня выставляють за ужаснаго, невыносимаго человъка, а я не хочу никому внушать страха". Еще замъчательнъе, что самое спокойное время въ 1800 г. въ Петербургъ было въ сентябръ и октябръ, когда графъ Паленъ быль назначень командовать арміей на прусской границь, а должность петербургскаго военнаго губернатора съ 14 августа исполняль генераль оть инфантеріи Свічинь.

## V.

Начало заговора для устраненія Павла отъ престола. — Панинъ, Витвортъ, Жеребцова и Рибасъ.—Смерть Рибаса, удаленіе Панина.—Разрывъ съ Англіей. — Дъйствія графа Палена. — Михайловскій замокъ. — Тревожное состояніе умовъ, изолированное положеніе императора. — Приготовленія гр. Палена. — Подозрительность императора. — Ночь съ 11-е на 12-е марта. — Участіе войскъ. — Впечатлѣніе, произведенное кончиной Павла на современниковъ. — Погребеніе императора Павла. — Участь заговорщиковъ.

Тревожное состояніе умовъ въ Петербургѣ вполнѣ совпадало съ планами лицъ, стремившихся къ устраненію Павла отъ престола и къ установленію регенства въ Россіи, такъ какъ казалось, что государь страдаетъ психическимъ разстройствомъ. Мысль о возможности установленія регентства укрѣплялась подобными примърами, бывшими незадолго до этого времени въ Англіи и Даніи. Начало свое мысль эта получила въ бесъдахъ честолюбиваго вице-канцлера графа Панина съ англійскимъ посломъ Витвортомъ, который въ мав 1800 г. долженъ былъ оставить Россію. Уже въ марть 1800 г., когда Павелъ отвернулся отъ Англіи, Витвортъ въ секретной депешъ писалъ своему правительству: "мы должны быгь приготовлены ко всему, что бы ни случилось. Но факть, хотя я съ сожалъніемъ сообщаю, -- что императоръ буквально не въ своемъ умъ. Уже нъсколько лътъ это извъстно ближайшимъ къ нему лицамъ, и я самъ имълъ нъсколько случаевъ за этимъ наблюдать. Съ тъхъ поръ, какъ онъ вступилъ на престолъ, его умопомъщательство постепенно усиливалось и въ настоящее время приводить каждаго въ сильнъйшее безпокойство. Въ этомъ-то и кроется роковая причина многаго, что случилось, и къ той же причинъ мы должны будемъ отнести и новыя сумасбродныя выходки, какія, можеть быть, намь придется оплакивать. Пмператоръ не руководится въ своихъ поступкахъ никакими опредъленными правилами или принципами. Всв его двиствія суть послъдствія каприза или разстроенной фантазіи, стало быть нъть и не можеть быть ничего върнаго. По причинамъ, слишкомъ постороннимъ, чтобы ихъ объяснить, я прилагалъ всъ усилія, какъ можно далье устранять эту роковую причину всъхъ нашихъ обманутыхъ ожиданій. Я никогда ни на минуту не терялъ изъ виду огромной важности извлечь изъ его характера всевозможных для насъ выгоды и хранилъ замкнутыми въ своей груди тревожныя опасенія, сопровождавшія всв мои труды. Но, какъ бы то ни было, истина должна быть открыта, наконець; мы должны знать, оть чего зависять наши діла, но въ то же время мы не должны забывать, что императоръ, каковъ онъ ни есть, самодержавный владътель могущественной, связанной природою съ Англіей имперіи, изъ которой исключительно мы можемъ добывать средства для поддержанія первенства нашей морской силы". Другъ Витворта, Ольга Александровна Жеребцова, сестра опальныхъ Зубовыхъ, и графъ Панинъ привлекли затъмъ къ участію въ заговоръ вице-адмирала Рибаса, хитраго и продажнаго, но ловкаго и способнаго человъка, только что уволеннаго Павломъ отъ завъдыванія люснымъ департаментомъ за обнаруженіе хищенія: неаполитанецъ по происхожденію,

прівхаль въ Россію вмаста съ Алексаемъ Орловымъ, принявъ участіе въ похищеніи извъстной княжны Таракановой, и упрочилъ свою карьеру женитьоой на побочной дочери Бецкаго. Прослъдить за первоначальными дъйствіями этихъ друзей весьма трудно, но извъстно, что въ сентябръ графъ Панинъ напрасно пытался подать государю записку о необходимости сближенія съ Англіей и Пруссіей, а въ то же время въ морскомъ въдомствъ, гдъ Рибасъ игралъ важную роль, не смотря на то, что ожидали войны съ Англіею, высочайшіе приказы за сентябрь и октябрь наполнены были болъе, чъмъ когда-либо, увольненіями отъ службы и въ отпускъ офицеровъ балтійскаго флота, который для войны съ Англіей необходимъ былъ въ полномъ своемъ составъ. Вследь затемь, въ октябре, графъ Панинъ открылся петербургскому военному губернатору Свъчину, стоить во главъ заговора противъ императора, что предположено заставить императора отказаться отъ престола и возвести на него великаго князя Александра. Панинъ спрашивалъ затъмъ, какое ръшение думаетъ въ виду этого принять самъ Свъчинъ, какъ командующій войсками въ Петербургъ. Генералъ съ негодованіемъ отвергь предложеніе Панина принять участіе въ заговорь, но объявиль, что не измънить его довърію, чтобы доносомъ пріобръсти милость государя: "законъ", прибавиль онъ, "даетъ мнъ право и всъ средства исполнить мою обязанность". Спустя нъсколько дней къ Свъчину явился Рибасъ съ тъмъ же вопросомъ и получиль тоть же отвъть. "Спустя два дня", пишеть Свъчинъ въ своихъ запискахъ, "я утромъ былъ уволенъ отъ должности генералъ-губернатора и назначенъ сенаторомъ, а вечеромъ того дня--отставленъ отъ службы". На его мъсто 27 октября снова назначенъ былъ Паленъ, вошедшій уже въ тъсную связь съ заговорщиками. Увольнение Свъчина современники объясняли интригой Кутайсова: на одной дочери Лопухина, сестръ фаворитки, женать быль старшій сынъ его, Павелъ, а на другой-сынъ Жеребцовой, Александръ. Въ то же время Жеребцова польстила Кутайсову, сообщивъ ему, что, будто-бы, братъ ея, князь Платонъ Зубовъ, желаетъ жениться на его дочери. Восхищенный Кутайсовъ, съ своей стороны, убъдилъ государя простить братьевъ Зубовыхъ и вызвать ихъ въ Петербургъ. Зубовы прівхали въ Петербургъ въ ноябръ и осыпаны были милостями императора: имъ возвращены были ихъ имънія, и оба они были назначены шефами кадетскихъ корпусовъ. Тогда же, 2 ноября, графъ Паленъ исходатайствовалъ у императора неслыханную дотол'в милость: высочайшимъ указомъ сенату дозволено было всемъ выбывшимъ или исключеннымъ изъ службы военной или гражданской вновь вступить на службу; но при этомъ съ умысломъ сдълана была странная оговорка, чтобы всв таковые явились въ Петербургъ для личнаго представленія государю. Такимъ образомъ, въ скоромъ времени собралось въ столицъ около 2000 человъкъ, хотя и прощенныхъ, но дважды озлобленныхъ противъ императора, такъ какъ многіе изъ нихъ, уже впавъ въ нужду, должны были теперь совершить путь въ три или четыре тысячи версть до Петербурга, чтобы потомъ пройти, быть можетъ, столько же до назначенныхъ имъ полковъ, а многіе - и вовсе не были приняты обратно на службу. Целью Палена было увеличить въ Петербургъ число людей, готовыхъ при случаъ на все...

Въ это время уже начались непріязненныя дъйствія Россіи противъ Англіи: 23 октября графъ Растопчинъ, по повельнію императора, объявиль о наложеніи амбарго на англійскія суда, находившіяся въ русскихъ портахъ, въ отплату англичанамъ за захватъ Мальты, и начались дъятельныя приготовленія Россіи къ войнъ съ Англіей. Случайно заболълъ въ это время президентъ адмиралтействъ-коллегіи, графъ Кушелевъ, и Рибасъ долженъ былъ, вмъсто него, докладывать дела императору. Ловкость докладчика, его увъренность въ счастливомъ исходъ войны и сдъланныя имъ предположенія объ оборонъ Кронштадта очень понравились Павлу, и онъ тотчасъ же началъ оказывать ему благоволеніе; говорили, что коварный Рибасъ, польщенный этимъ, думалъ уже открыть императору планы заговорщиковъ. Случилось, однако, что Рибасъ внезапно заболълъ и скоро умеръ: есть извъстіе, что ему подано было "по ошибкъ" вредное лъкарство. Панинъ лично безотлучно дежурилъ при больномъ, чтобы не дать ему проговориться даже на исповъди. Панинъ уже лишился тогда вице-канцлерскаго мъста и былъ назначенъ въ сенаторы, но около 20 декабря вызвалъ на себя по ничтожному поводу неудовольствіе государя и былъ высланъ въ подмосковную деревню. Незадолго до своей опалы опъ нъсколько разъ видълся съ великимъ княземъ Александромъ, встръчаясь съ нимъ въ банъ, и убъждалъ его принять на себя бремя правленія, но великій князь отвергалъ это предложеніе. Послъ удаленія Панина главой заговора сдълался графъ Паленъ, давшій ему другое направленіе.

4 декабря между Россією и Швецією заключенъ быль союзъ противъ Англіи, которымъ ограждалась свобода морской торговли, а затъмъ къ этому союзу приступили Пруссія и Данія. Союзъ Россіи съ Франціей быль также обезпеченъ, такъ что противъ Англіи составилась грозная, еще невиданная коалиція морскихъ державъ. Король шведскій прибыль въ Петербургъ, чтобы личнымъ свиданіемъ съ государемъ изгладить старыя недоразумънія, -- но тщеславный и упорный нравъ его привелъ къ новому охлаждению къ нему Павла. Императоръ встрътилъ короля съ большимъ почетомъ и съ выраженіями полной дружбы, но король поступалъ такъ неосторожно, что Павелъ часто чувствовалъ себя оскорбленнымъ и сталъ питать отвращение къ своему гостю. Однажды, увидъвъ въ балетъ красныя шаночки на танцовщицахъ, король сказалъ, что эти шапки якобинцевъ. "Можеть быть", отвътиль сухо императоръ, "но у меня ихъ нътъ". Въ другой разъ Густавъ-Адольфъ пригласилъ Павла прівхать въ Швецію, объщая ему показать свою гвардію и выражая этимъ сомнъніе на счеть великаго совершенства русскихъ гвардейцевъ. "Слова эти", говоритъ современникъ, "тъмъ болъе возмутили Павла, что король, въ глазахъ императора, быль ничтожный королекь, а этимь предложеніемь онъ ставилъ себя наравнъ съ нимъ, всемогущимъ самодержцемъ всея Россіи". Когда во время церемоніальнаго марша императоръ, во главъ войскъ, лично отдалъ честь высокому гостю, гость этоть отвътиль только легкимъ наклоненіемъ головы. Король, наконецъ, не принялъ оффиціальнаго письма

императора, потому что въ титулъ былъ пропущенъ титулъ его "норвежскаго наслъдника". Тъмъ не менъе Павелъ Петровичь дружелюбно разстался съ королемъ и на другой день предъ самымъ его отъбадомъ, послалъ къ нему графа Растопчина просить орденъ Серафимовъ для своего оберъшталмейстера, графа Кутайсова. Король отказалъ подъ тъмъ предлогомъ, что Кутайсовъ еще не имъетъ ордена св. Андрея. Тогда императоръ, въ высшей степени разгифванный этимъ отказомъ, въ ту же минуту велълъ возвратиться придворной кухнъ и свить, назначенной провожать короля до границы, такъ что безъ помощи одного финскаго священника король и его дворъ не имъли бы пропитанія; вмъсть съ тьмъ, Павелъ, чтобы загладить обиду, которую осмълились нанести его любимцу, поспъшилъ тотчасъ наградить его орденомъ св. Андрея. Союзъ со Швеціей тъмъ не менъе остался въ силъ. Кронштадтъ приготовлялся къ оборонъ, поспъшно собирались отпускные офицеры балтійскаго флота, для защиты береговъ собрана была армія; приняты были мъры даже для обороны Соловковъ. Желая, вмъсть съ тьмъ, "атаковать англичанъ тамъ, гдъ ударъ имъ можеть быть чувствительные и гды меньше ожидають", императоръ, съ одной стороны, просилъ перваго консула сдълать диверсію нападеніемъ на берега Англіи, а съ другой -- 12 января 1800 г. далъ приказание атаману войска донского Орлову двинуться съ донскими полками въ походъ на Индію. Казаки, исполняя приказъ государя, 27 февраля тронулись въ путь, по 18 марта успъли только переправиться чрезъ Волгу и вслъдъ за тъмъ получили извъстіе о кончинъ императора. Нъть сомнънія, что походъ этотъ, мало обдуманный и вовсе неподготовленный, не привель бы къ желаемой цъли, такъ какъ неизвъстна была даже дорога въ Индію, но та же неизвъстность царила и въ Англіи относительно возможности этой экспедиціи, тъмъ болъе, что одновременно съ въстію о ней тамъ узнали о расширеніи предъловъ Россіи за Кавказомъ: 18 января 1801 г., по завъщанію послъдняго грузинскаго царя Георгія, совершилось добровольное присоединение къ Россіи Грузіи. Все это произвело въ Англіи сильное впечатлъніе, особенно

въ торговыхъ сферахъ Лишь одинъ Лондонскій кабинетъ, ко всеобщему удивленію, сохранялъ видимое спокойствіе и только въ концъ февраля 1801 г. отправилъ въ Балтійское море эскадру, подъ начальствомъ Нельсона. Это спокойствіе впослъдствіи объясняли тъмъ, что въ Лондонъ не только знали о готовящемся заговоръ на жизнь императора Павла, но даже способствовали успъхамъ заговора деньгами. Многіе современники (напр., братъ фаворитки, кн. Лопухинъ) были убъждены въ этомъ, но разумъется документальныхъ данныхъ отыскать нельзя, тъмъ болъе, что о секретныхъ дълахъ въ Англіи министры даже при смънъ, передавали другь другу на словахъ. Лопухинъ, сестра котораго была замужемъ за сыномъ Ольги Александровны Жеребцовой, утвердительно говорилъ, что Жеребцова получила въ Англід уже послъ кончины Павла 2 милліона рублей для раздачи заговорщикамъ, но присвоила ихъ себъ. Спрашивается, какія же суммы были переданы въ Россію ранье? Питть, стоявшій тогда во главъ англійскаго министерства, никогда не отказывалъ въ субсидіяхъ на выгодныя для Англіи дела на континенть, а Наполеонъ, имъвшій безспорно хорошія свъдьнія, успъхъ договора на жизнь императора Павла прямо объясняль дъйствіемь англійскаго золота. Какъ бы то не было, участіе Англіи въ заговоръ-вопросъ пока открытый, хотя несомивнию интересы ея и договарщиковъ были въ данномъ случав тождественны, а отсутствіе англійскаго посла при русскомъ дворъ вознаграждалось существованіемъ въ Петербургъ тайныхъ англійскихъ агентовъ, въ томъ числъ Жеребцовой. Эта дама, извъстная своимъ легкомысленнымъ поведеніемъ, по смерти Павла жила нъкоторое время въ Лондонъ, была любовницей короля Георга и привезла съ собою въ Россію сына, по фамиліи Нордъ, выдавая его за сына короля Георга.

Разрывъ съ Англіей какъ нельзя болѣе согласовался съ планами заговорщиковъ. Отпускная торговля наша цѣликомъ была въ рукахъ англичанъ, вывозившихъ русское сырье: хлѣбъ, кожу, лѣсъ и т. д. Прекращеніе этой торговли совпало со временемъ осеннихъ запродажъ, и появившіяся низкія цѣны на сырье ложились тяжелымъ бременемъ на

дворянство и купечество. Осуждали политику государя, увъряли, что Кронштадтъ не выдержитъ бомбардированія англійскаго флота, и предрекали Петербургу неминуемую гибель. Этими слухами и внушеніями думали, говоритъ де-Сангленъ, приготовить публику, и безъ того недовольную, и безъ того крайне настроенную...

Графъ Паленъ, послъ удаленія Панина поставившій цълью заговора совершенное устранение Павла отъ престола какою бы то ни было ценою, - не терялъ времени. Не питая довърія къ характеру Платона Зубова, котораго считаль онъ человъкомъ ничтожнымъ и пустымъ, Паленъ избралъ правою рукою своею генерала Беннингсена, находившагося на русской службъ, но бывшаго подданнымъ англійскаго короля по ганноверскому своему происхожденію. Беннигсенъ, подобно многимъ другимъ, былъ сначала уволенъ изъ службы, но, вследствие запрещения государя, не могъ вывхать за границу и затъмъ получилъ назначение служить на кавказской линіи. Паленъ вызваль его въ Петербургъ и заранъе ввель его во всв подробности заговора, предназначая ему роль главнаго исполнителя. Государь только что перевхаль, 1 февраля 1801 г., въ новый дворецъ свой, Михайловскій замокъ, построенный на мъстъ разобраннаго Лътняго дворца, въ которомъ государь родился. "На томъ мъстъ, гдъ родился, хочу и умереть", говориль императоръ. Разсказывали, что построеніе этого замка связано было съ мистическими возаръніями Павла и видъніемъ часовому, при восшествіи Павла на престоль, св. Архангела Миханла, въ честь котораго освящена была церковь замка и наречень младшій сынъ императора. Дворецъ былъ заложенъ 26 февраля 1797 года и строился 4 года. 8 ноября 1800 г., въ день Архангела Михаила, происходило освящение замка, а 1-го февраля 1801 г. императоръ поспъшилъ поселиться въ новомъ, великолъпномъ, но еще сыромъ и не вполнъ отдъланномъ своемъ жилищъ, чтобы успъть пожить въ немъ до отправленія своего въ Москву, гдв онъ предполагаль весною произвести смотръ войскамъ московской инспекціи Михайловскій замокъ, по наружному виду, представляль рыцарскую крыпость, окруженную рвами и гранитными

брустверами, на которыхъ стояли орудія; сообщеніе производилось по подъемнымъ мостамъ, у которыхъ стояли караулы, но никакихъ подземныхъ ходовъ, о которыхъ ходила молва, въ замкъ не было.

Нельзя отрицать, что въ столицъ все общество, имъвшее значеніе, было враждебно настроено противъ Павла. Аристократія, офицеры гвардін, всв люди мыслящіе, никто не быль увърень въ завтрашнемъ днъ, и всъ чувствовали озлобленіе противъ государя, попиравшаго ихъ насущные интересы и стъснявшаго даже частную жизнь. Въ Михапловскомъ замкъ, среди своего двора, Павелъ окруженъ былъ въ сущности своими врагами; люди же возвышенные имъ: Кутайсовъ, Обольяниновъ и др. гатчинцы ни по своему уму, ни по характеру не могли быть для него поддержкой: это были лишь рабы, исполнители, слуги прихотей государя. Не понимая положенія діль, Кутайсовь даже помогаль во многомъ заговорщикамъ, сдълался ихъ безсмысленнымъ орудіемъ, льстясь на знатное родство съ Зубовыми, на еще большее свое обогащение. Деспотъ желалъ имъть возлъ себя однихъ лишь рабовъ - и въ этомъ заключался главный источникъ его гибели. Рабы сдълались орудіемъ предателей; люди же, преданные Павлу, по ихъ навътамъ, были постепенно изгоняемы изъ столицы. Павелъ скоро началъ чувствовать вокругъ себя пустыию... Заговорщики успъли проникнуть даже въ интимную жизнь императора. Сынъ Жеребцовой женать быль на сестръ княгинъ Гагариной, а простосердечная княгиня разсказывала своимъ родственникамъ все, что довъряль ей государь.

Для завершенія коварныхь дъйствій графа Палена и его сообщниковъ нужно было убъдить великаго князя Александра въ истинъ распущенныхъ по городу слуховъ, что Павелъ Петровичъ собирается заключить супругу свою въ монастырь, а старшихъ сыновей своихъ въ Шлиссельбургскую кръпость. Слухи эти ничъмъ, однако, не подтверждались, хотя подозрительность императора часте обращалась на старшаго его сына. Извъстно только, что государь однажды, когда великій князь ходатайствовалъ предъ нимъ за нъкоторыхъ провинившихся офицеровъ, увидъль въ

этомъ ходатайствъ стремленіе сына къ популярности, въ ущербъ себъ, и, поднявъ свою палку, съ гнъвомъ закричалъ на него: "я знаю, что ты злоумышляешь противъ меня!" Великая княгиня Елисавета бросилась между отцомъ и сыномъ, и Павелъ ушелъ, пыхтя отъ гнъва. Этимъ предубъжденіемъ государя и воспользовался Паленъ для достиженія своихъ цілей: онъ старался вооружить отца противъ сыновей, а великихъ князей увърялъ, что заботится объ оправданіи ихъ поступковъ предъ ихъ родителемъ. Въ то же время Паленъ удалилъ, съ помощью Кутайсова, последняго человека который могь бы стать ему поперекъ дороги. Растопчинъ, какъ директоръ почть, перехватилъ письмо, гдф шла рфчь будто-бы о Цинцинатъ-Репнинъ, впавшемъ въ немилость Павла, и, донеся о немъ императору, приписалъ его Панину, давнему своему сопернику. Ошибка или элоумышленіе Растопчина вскоръ обнаружилось: авторомъ оказалось другое лицо; но Кутайсовъ воспользованся случаемъ, чтобы погубить стараго своего пріятеля. Объяснили дъйствіе Растопчина въ самомъ черномъ видъ, хотя почеркъ Панина былъ извъстенъ самому государю. "Это чудовище!" воскликнулъ Павелъ: "онъ хотвлъ сдвлать меня орудіемъ частной мести!" 20 февраля Растопчинъ быль уже уволенъ отъ всъхъ дълъ и уъхалъ въ подмосковную свою деревню: изъ предосторожности его не допустили даже проститься съ государемъ. Его должности: перваго члена коллегіи иностранныхъ д'ялъ и директора почть-переданы были тому же Палену, и безъ того всемогущему.

Но уже 9 марта случилось нѣчто неожиданное. Павелъ былъ кѣмъ-то предувѣдомленъ о заговорѣ, началъ бояться Палена, давши ему въ руки такую всеобъемлющую власть. При обычномъ докладѣ Палена императоръ невзначай спросилъ его, возможно ли теперь повтореніе событій 1762 г. Паленъ хладнокровно отвѣтилъ на это, что нѣкоторые и теперь задумываютъ подобное покушеніе, но исполнить его не такъ легко, какъ прежде: войско тогда не было еще въ рукахъ государя, и полиція не такъ дѣйствовала, какъ теперь. Предположивъ затѣмъ изъ дальнѣйшихъ словъ Павла

что онъ, быть можеть, хорошо освъдомлень о заговоръ, широко распространявшемся среди офицеровъ гвардіи, Паленъ съ твердостью объяснился что онъ самъ стоить во главъ одного заговора для того, чтобы наблюдать за дъйствіями заговорщиковъ, потому что не имъетъ силы помъшать имъ теперь же, такъ какъ въ немъ принимаютъ участіе императрица, наслъдникъ и другіе члены царской семьи; вслъдъ затъмъ онъ добавилъ, что не можетъ отвъчать за безопасность государя, пока не будетъ имъть въ рукахъ письменнаго повелънія, арестовать, въ случать надобности, великаго князя Александра Павловича и другихъ членовъ императорской фамиліи. Получивъ такимъ способомъ отъ государя это повелъніе, Паленъ немедленно показалъ его великому князю Александру.

Яркими красками Паленъ описалъ великому князю последствія, къ какимъ приведеть его дальнейшее упорство въ отказъ на низвержение отца съ престола, бъдствія, которыя постигнуть всю царскую семью. Испуганный великій князь даль свое согласіе на то, чтобы у Павла исторгнуто было отречение отъ престола, а Паленъ поклялся, что жизнь государя будеть въ безопасности. Однако императоръ, разставшись съ Паленомъ, очевидно, хранилъ въ себъ съмена недовърія къ нему и поэтому, не говоря ему ни слова, послаль за врагомъ Палена, Аракчеевымъ, жившимъ въ Грузинъ, при чемъ самъ подписалъ подорожную, вмъсто генералъ-губернатора. Но Паленъ перехватилъ фельдъ-егеря и представилъ государю пакетъ и подорожную, какъ подложные. Павлу пришлось лично подтвердить свое приказаніе и такимъ образомъ волей-неволей обнаружить свою подозрительность. Паленъ былъ чрезвычайно встревоженъ этимъ, и безпокойство его еще болъе увеличилось, когда онъ узналъ, что княгинъ Гагариной Павелъ сказалъ, что чрезъ нъсколько дней онъ "нанесетъ великій ударъ", а Кутайсову, что "чрезъ 5 дней онъ увидитъ великія дъла". Надобно думать, что императоръ имълъ причины подозръвать заговоръ еще ранъе, такъ какъ еще 21 февраля, призвавъ къ себъ великаго князя Александра Павловича, Обольянинова и Куракина, объявилъ имъ, что ждетъ въ ближайшемъ будущемъ "рожденія двухъ своихъ дѣтей, которыя если родятся мужского пола, получать имена: старшій—Никиты, а младшій — Филарета, съ фамиліею Мусиныхъ-Юрьевыхъ, а если родятся женскаго пола, то наречены будуть: старшая—Евдокією, а младшая—Мареою, съ полученіемъ той же фамиліи": дѣтямъ этимъ назначено было по 1.000 душъ\*). Чѣмъ объяснить эти предсмертныя заботливыя распоряженія императора, какъ не гнѣздившеюся въ его душѣ боязнью грядущаго?

Встревоженный Паленъ спъшиль осуществлениемъ замысла, назначеннымъ первоначально на 15 марта, до прівзда Аракчеева. Въ дъйствительности, успъхъ заговора висълъ на волоскъ, такъ какъ солдаты гвардіи всъ преданы были императору, и даже среди 60 офицеровъ, вовлеченныхъ въ заговоръ, многіе попали туда довіряя лишь распущеннымъ Паленомъ слухамъ объ опасности, угрожавшей великому князю Александру. Нъкоторые готовы были даже предать заговорщиковъ, если бы ихъ не удерживала боязнь, что Павелъ, не повъривъ доносу, выдастъ ихъ головой тому же Палену. Большинство офицеровъ не въдало о существованіи заговора, а изъ полковыхъ командировъ единомышленниками Палена являлись только трое: Талызинъ — Преображенского, Депрерадовичъ-Семеновского и Уваровъ-Кавалергардскаго. Несчастіе Павла заключалось въ томъ, что онъ самъ создалъ вокругъ себя пустыню, самъ отдалъ себя въ руки своимъ врагамъ. Прівздъ Аракчеева, энергичнаго и преданнаго императору человъка, многое могъ перевернуть вверхъ дномъ, и что тогда могло бы произойти съ Паленомъ, и заговорщиками, съ великимъ княземъ Александромъ? Слухи о заговоръ невидимыми путями уже расходились по Петербургу; 11-го марта даже извозчики говорили о "концъ", указывая на Михайловскій замокъ. Жеребцова, въ ожиданіи развязки, еще въ началь марта увхала



<sup>\*)</sup> Младшая дочь, Мароа Павловна, осталась въ живыхъ, но умерла въ младенчествъ; воспитывалась въ Павловскъ подъ наблюденіемъ императрицы Маріи Өеодоровны. Матерью ея была камеръ-фрау императрицы, дворянка Юрьева.

за границу... Паленъ назначилъ день осуществленія намъреніи заговорщиковъ на 11-е марта.

11 марта императоръ, по обычаю, быль на вахть-парадъ, но никто на немъ не подвергся его гнъву. Но послъ парада Паленъ приказалъ всемъ офицерамъ гвардін явиться къ нему на квартиру. Прівхавъ изъ дворца, онъ съ мрачнымъ видомъ сказалъ имъ: "Господа! Государь приказалъ объявить вамь, что онъ службой вашею чрезвычайно недоволень, что онъ ежедневно и на каждомъ шагу примъчаетъ ваше нерадъніе, лъность и невниманіе къ его приказаніямъ и вообще небрежение въ исполнении вашей должности, такъ что если онъ и впредь будеть замъчать то же, то, онъ приказалъ вамъ сказать, онъ разошлеть васъ всвхъ по такимъ мвстамъ, гдъ и костей вашихъ не отыщуть. Извольте ъхать по домамъ и вести себя лучше". Вследъ затемъ Паленъ далъ приказаніе выпустить изъ Петропавловской кръпости нъсколькихъ особенно преданныхъ офицеровъ и назначилъ заговорщикамъ собраться вечеромъ къ 10 часамъ у командира Преображенскаго полка, Талызина. Сюда должны были явиться братья Зубовы, Беннигсенъ, начальникъ гвардейской артиллерін кн. Яшвиль, офицеры гвардін Аргамаковъ, Татариновъ и мн. другіе. Караулы во дворцъ назначены были оть полковъ Преображенскаго, Семеновскаго, Кавалергардскаго и коннорвардейскаго. Офицеры — конногвардейцы не участвовали въ заговоръ; ноэтому Паленъ убъдилъ Павна, что они заражены якобинствомъ, надъясь на то, что караулъ конногвардейскій, расположенный у самой спальни императора, будеть снять, по его приказанію. Но, въ сущности, многое предоставлено было случайности, твердой увъренности въ успъхъ быть не могло, да и конечная цъль предпріятія—цареубійство ясной была лишь вожакамъ: Палену, Бенингсену и Зубовымъ. Не будучи увъренъ въ успъхъ предпріятія, Паленъ уже обдумаль, какія нужно принять мъры, чтобы самому выйти сухимъ изъ воды въ случаъ неудачи.

Павелъ также принималъ мъры къ своей охранъ, но не зналъ, кому онъ можеть довъриться, не зналъ даже, когда и при какихъ условіяхъ онъ долженъ бояться за свою

безопасность. Если онъ имълъ достовърныя свъдънія о заговоръ, то время, первоначально опредъленное для дъйствій заговорщиковъ-- 11-е марта, давало ему еще нъкоторую свободу дъйствій, а ожидаемое съ часу на часъ прибытіе Аракчеева вселяло увъренность въ будущее. Поэтому весь день 11-го марта императоръ Павелъ не проявлялъ особой тревоги, хотя и обнаружилъ свою подозрительность: въ этотъ день онъ утромъ приказалъ Обольянинову привести великихъ князей Александра и Константина къ новой присягъ на върность себъ, а вечеромъ велълъ снять конногвардейскій карауль у дверей своей спальни, поставивъ вмъсто него двухъ камеръ-гусаровъ. "Вы-якобинцы", сказалъ онъ призванному для этого и крайне удивленному полковнику Саблукову и, на его возраженіе, отвъчаль: "а я лучше знаю". Присутствовавшій при этой сцен'в въ свить императора генераль Уваровъ, бывшій въ заговоръ, дълаль при этомъ гримасы изъ-за спины императора: онъ хорошо зналъ, чьихъ рукъ было это дъло. Другой выходъ изъ спальни императора велъ въ покои императрицы Маріи, не подозръвавшей о какой бы то ни было опасности, угрожавшей императору: Паленъ убъдиль государя, что съ этой стороны угрожаеть ему опасность, и поэтому дверь эта была давно заперта. Существовала еще, у самыхъ дверей спальни, потайная лъстница въ нижній этажь въ покои княгини Гагариной, по которой Павель могь бы спастись въ случав нападенія на него, но ею онъ не успълъ, какъ увидимъ, воспользоваться.

Вечеромъ 11 марта Аракчеевъ дъйствительно подъъхалъ къ Петербургской заставъ, но былъ здъсь задержань по приказанію Палена, якобы исполнившаго тъмъ повельніе государя. Вслъдъ затъмъ въ 11 часовъ Паленъ также именемъ императора приказавъ арестовать Обольянинова, Куракина, Кушелева и др., а потомъ отправился на сборище заговорщиковъ къ Талызину, гдъ его давно уже ждали и для внушенія себъ бодрости пили шампанское. "Поздравляю васъ съ новымъ государемъ", сказалъ имъ Паленъ и раздълилъ ихъ на два отряда: одинъ изъ нихъ долженъ былъ находиться въ распоряженіи Зубовыхъ и Беннингсена, другимъ взялся командовать онъ самъ. Баталіонъ Преображенскаго полка, по приказанію Талызина, также слѣдоваль по Михайловскому замку, но солдаты были въ невѣдѣніи, куда и зачѣмъ ихъ ведутъ. У воротъ Михайловскаго замка Зубовы не встрѣтили Палена, который долженъ былъ ждать ихъ въ этомъ мѣстѣ, и это обстоятельство породило уже недовѣріе къ Палену. Но дѣлать было нечего, слѣдовало идти дальше: "pour manger d'une omelette il faut commencer par casser les oeufs", внушалъ имъ Паленъ предъ отправленіемъ.

Заговорщиковъ вызвался провести Аргамаковъ, адъютантъ Преображенскаго полка. Они взошли по маленькой лъстницъ, донынъ существующей въ Рождественскихъ воротахъ (на Садовой улицъ, тогда еще не существовавшей) и ведшей въ покои императора, но когда они подошли къ запертой двери у передней, то изъ 40 человъкъ въ отрядъ остались едва десять, и то болъе или менъе пьяныхъ. Даже князъ Платонъ Зубовъ обнаружилъ робость и предложилъ возвратиться назадъ, но былъ остановленъ Бенингсеномъ. "Какъ, вы завели насъ сюда, а теперь хотите уйти?" закричалъ онъ: "мы слишкомъ далеко зашли, чтобы послъдовать вашему совъту, который погубилъ бы насъ всъхъ. Le vin est tirè, il faut le boire".

Заговорщики постучались въ дверь, и, на вопросъ камеръ-гусаровъ, Аргамаковъ отвъчалъ: "пожаръ", какъ въ подобныхъ случаяхъ онъ всегда долженъ былъ докладывать государю въ любой часъ ночи. Узнавъ голосъ Аргамакова, камеръ-гусары не поколебались отворить ему дверь, но когда увидъли съ Аргамаковымъ толпу, то подняли крикъ. Тогда Яшвиль нанесъ одному камеръ-гусару ударъ саблей, отъ котораго тотъ упалъ наземь, но другой камеръ-гусаръ успълъ выбъжать изъ комнаты и сталъ кричать: "бунтъ!" Бенингсенъ и Платонъ Зубовъ поспъщили въ спальню Павла. Императоръ, разбуженный криками, оставилъ свою постель и сталь за экраномъ, стоявшимъ у кровати. Онъ могъ бы бъжать по потайной лъстницъ ко княгинъ Гагариной, но на это у него, въроятно, не хватило времени. "Мы погибли!" вскричалъ Зубовъ, когда увидълъ пустую постель, но Бенингсенъ уже замътилъ Павла и, подойдя къ нему, ска-

залъ: "Государь, вы арестованы". Павелъ посмотрълъ молча на Бенингсена и, обратясь къ Зубову, сказалъ ему: "что вы дълаете? Платонъ Александровичъ?" Въ этотъ моментъ въ комнату вбъжаль офицерь и сказаль Зубову на ухо, что глав ный карауль замка въ броженіи, такъ какъ камеръ-гусары и истопники уже разнесли по замку въсть о покушени на императора, а графа Палена, который долженъ былъ удержать караулы, не оказалось на мъсть. На мъсто ушедшаго Зубова появились Яшвиль, Аргамаковъ, графъ Николай Зубовъ, Татариновъ, Скарятинъ и много др. офицеровъ, которые отстали прежде на лъстницъ; всъ были болъе или менъе пьяны и возбуждены. Бенингсенъ, внушавшій своимъ сообщникамъ, что "les demi-mesures ne valent rieu", отошелъ къ дверямъ, чтобы не принимать участія въ дальнъйшемъ. "Я арестованъ? что же это значитъ?" спросилъ Павелъ.— "Уже четыре года следовало бы съ тобою покончить", было прубымъ отвътомъ одного изъ заговорщиковъ. - "Что же я вамъ сдълалъ?" спросилъ императоръ. Тогда кн. Яшвиль первый съ ожесточеніемъ бросился на Павла, который пробовалъ сопротивляться, но Николай Зубовъ ударилъ его золотой табакеркой въ високъ. Павелъ, собравъ послъднія силы, пробоваль было привстать, но вновь быль опрокинуть и при паденіи расшибъ себъ о мраморный столь високъ и голову. Въ это время Бенингсенъ, стоя у дверей, два раза повторилъ Павлу: "не защищайтесь, дело идеть о вашей жизни". Но уже масса пьяныхъ офицеровъ набросилась на Павла, кто-то накинулъ ему на шею шарфъ... Слышно было, какъ Павелъ успълъ сказать по-французски: "Господа, именемъ Бога умоляю васъ, пощадите меня", но чрезъ нъсколько секундъ шарфъ быль затянутъ... Тогда Бенингсенъ, увидя уже бездыханное тыло своего монарха, подошель къ нему и велълъ всъмъ выйти вонъ. Въ эту минуту вошелъ въ комнату графъ Паленъ, выжидавшій у дверей конца этой ужасной сцены. Современники увърены были, что онъ шелъ медленно къ подъваду замка съ баталіономъ Преображенцевъ для того, чтобы, въ случат неуспъха заговора, посившить на помощь Павлу и переловить всвхъ заговорщиковъ. Должно замътить, что разсказы объ отреченіи, которое было будто бы предложено Павлу, съ обязательствомъ сохранить ему жизнь, и было имъ отвергнуто, являются выдумкой, имъвшей цълью смягчить впечатлъніе цареубійства въ глазахъ новаго императора и общества. Такъ же мало заслуживаетъ довърія и разсказъ о томъ, что мрачная сцена убійства совершилась въ темнотъ, потому что ночникъ будто бы былъ опрокинутъ: одумавшись и боясь возмездія, заговорщики старались потомъ замести свои слъды.

Графъ Паленъ недаромъ сомнъвался въ конечномъ успъхъ своего предательства и готовилъ новое. Когда по карауламъ замка распространилась тревога, то солдаты были возбуждены и требовали, чтобы ихъ вели къ императору. Капитанъ преображенцевъ, Маринъ, знавшій о заговоръ, едва удержалъ ихъ въ повиновеніи напоминаніемъ о воинской дисциплинъ, а караулъ Семеновскаго полка, съ ничего не въдавшимъ поручикомъ Полторацкимъ во главъ, даже двинулся уже по направленію къ спальнъ императора, но на пути встръченъ былъ Бенингсеномъ и Паленомъ, скававшимъ ему: "Государь скончался апоплексическимъ ударомъ; у насъ теперь новый императоръ — Александръ Павловичъ". Настроеніе солдать, мрачное и молчаливое, выказывало однако ихъ истинныя чувства: они считали, что офицеры ихъ обманули. Когда преображенскіе офицеры стали выражать свою радость по поводу смерти Павла и внушать солдатамъ, что онъ былъ тиранъ, они отвътили: "для насъ онъ былъ не тиранъ, а отецъ".

Оть кого перваго услышаль великій князь Александръ Павловичь въсть о трагической смерти отца—существують противоръчивые разсказы. Полторацкій разсказываеть, что когда Паленъ и Бенингсенъ остановили его караулъ, то онъ бросился въ комнаты Александра Павловича. "Александръ быль въ камзолъ; увидя меня, онъ сильно поблъднълъ. Я первый наименовалъ его: "ваше императорское величество". — "Что ты, что ты, Полторацкій?" сказалъ онъ упавшимъ голосомъ. Въ это время желъзная рука отстранила меня, и къ Александру приблизился Паленъ съ Бенингсеномъ. Первый сказалъ тихимъ голосомъ нъсколько словъ Александру, который въ горестномъ возбу-

жденіи воскликнуль: "Какъ вы осмълились? я никогда не требоваль и не позволяль этого" и упаль безь чувствъ на полъ. Его подняли, и Паленъ, стоя на колъняхъ, говорилъ ему: "ваше величество, теперь вамъ не время . . . . . . . . . (точки у автора); 42 милліона людей зависять оть вашей твердости". Онъ поднялся и сказалъ Полторацкому: "господинъ офицеръ, извольте идти въ вашъ караулъ; императоръ сейчасъ выйдеть". Паленъ разсказываль Александру, что офицеры убили Павла защищая себя послъ того, какъ онъ напалъ на нихъ, отказываясь подписать отреченіе. Чрезъ 10 минутъ новый императоръ вышелъ къ караулу и сказалъ: "Батюшка скончался апоплексическимъ ударомъ, все при мнъ будетъ, какъ при бабушкъ". Отчаяніе Александра не знало предъловъ. и, по его собственнымъ словамъ, мужество и присутствіе духа возвратили ему слова утвшенія и благоразумія новой императрицы Елисаветы Алексевны. Около 4 часовъ утра Александръ вышелъ къ войскамъ, собравшимся у замка, но Преображенскій полкъ встрітиль его мертвымь молчаніемь, и лишь слъдуя примъру Семеновскаго (котораго Александръ быль шефомъ), прочія войска встрітили его крикомъ: "ура!" Дъло въ томъ, что войска не были увърены въ томъ, что императора Павла не стало. По этой же причинъ нъкоторыя части войскъ медлили принести присягу новому императору, такъ что нъкоторымъ солдатамъ пришлось показать бездыханное тело Павла. После обхода войскъ новый императоръ, въ сопровождении великаго князя Константина, Уварова и Николая Зубова, перевхаль въ Зимній дворецъ. Комендантомъ замка остался Бенингсенъ.

Императрица Марія Өеодоровна узнала о кончинъ своего супруга отъ графини Ливенъ, которая разбудила ее и подготовила къ этой въсти. Несмотря на просьбы окружающихъ и императрицы Елисаветы, явившейся къ свекрови съ словами утъшенія, Марія Өеодоровна, внъ себя отъ горя, настойчиво добивалась, чтобы ей показали тъло императора Павла, и отправилась сама чрезъ дворъ въ покои императора. Но караулъ не пропустилъ ея: невозможно было показать ей тъло, не убравъ его предварительно. Тогда она отказалась переъхать въ Зимній дворецъ, пока не будетъ

исполнено ея желаніе. "Скажите моему сыну", сказала императрица посланному отъ Адександра, "что пока я не увижу собственными глазами моего мужа мертвымъ, я не признаю его своимъ государемъ". Въ числъ посланцевъ явился къ ней и гр. Паленъ. "Васъ до сихъ поръ почитала я честнымъ человъкомъ", сказала она рыдая. Графъ старался доказать ей, что она сама только выиграла оть переворота. "Я остановиль два возстанія, сказаль онь, третье врядь ли мнъ удалось бы возстановить, и тогда не только императоръ, но и вы сами со всею вашей фамиліей сдълались бы его жертвами". Лишь въ 7 часовъ утра Марія Өеодоровна съ младшими своими дътьми была допущена уже къ убранному тълу и въ 10 часовъ перевхала въ Зимній дворецъ. Тамъ она свидълась съ сыномъ. "Сначала, говоритъ современникъ, она имъла мучительное для матери подозръніе, что ея сынъ зналъ обо всемъ и потому ея первое свиданіе съ императоромъ подало поводъ къ самой трогательной сценъ. "Alexandre, êtes-vous coupable?" Онъ бросился предъ ней на колъни и съ жаромъ сказалъ: "Матушка! такъ же върно, какъ и то, что я надъюсь предстать предъ судомъ Божімиъ, я ни въ чемъ не виновать!" — "Можешь ли поклясться?" спросила она. Онъ тотчасъ поднялъ руку и поклялся. То же сдълалъ и великій князь Константинъ. Тогда она привела своихъ младшихъ дътей къновому императору и сказала: "Теперь ты ихъ отецъ!" Она заставила стать предъ нимъ на колъни и сама хотъла сдълать то же. Онъ предупредилъ ее, поднялъ рыдая дътей; рыдая, поклялся быть ихъ отцомъ, повисъ на шев матери и не хотвлъ отъ нея оторваться". Предъ этимъ свиданіемъ императоръ только что принималъ присягу военныхъ и гражданскихъ чиновъ. "Въ 10 часовъ утра явился я въ Зимній дворецъ, говорить де-Сангленъ. Здъсь всъ залы были наполнены военными и гражданскими чиновниками... Среди первой залы нъсколько офицеровъ выражали радость свою, что будуть по-старому носить фраки и круглыя шляпы. Я вошель во вторую залу. Здъсь сидълъ у камина гр. Николай Зубовъ и предъ нимъ кн. Яшвиль. Ихъ окружали нъкоторые изъ тъхъ, которыхъ я наканунъ вечеромъ видълъ у гр. Палена. Громко сказалъ Зубовъ Яшвилю: "А дъло было жаркое". Я отвернулся, ушель назадь въ первую заду и увидъль стоящаго въ дверяхъ великаго князя Константина Павловича съ лорнетомъ въ рукахъ, устремившаго взоръ на сидящихъ около камина; какъ будто про себя, но громко сказалъ онъ: "я всъхъ ихъ повъсиль бы! "Съ симъ словомъ воротился онъ въ первую Я 3a нимъ. Здѣсь уже начали приводить къ присягъ и всъ другъ за другомъ подписывались. Вдругь шумъ и говоръ утихли: генералъ Уваровъ расчищаль дорогу для шедшаго за нимъ наслъдника. Новый императоръ шелъ медленно, колъни его какъ будто подгибались, волосы на головъ были распущены, глаза заплаканы, смотрълъ прямо предъ собою, ръдко наклонялъ голову, какъ будто кланялся; вся поступь его, осанка, изображали человъка, удрученнаго горестію и растерзаннаго неожиданнымъ ударомъ рока. Казалось, онъ выражалъ на лицъ своемъ: "ОНИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МОЕЙ МОЛОДОСТЬЮ, НЕОПЫТНОСТЬЮ, Я быль обмануть, не зналь, что, исторгая скипетрь изъ рукъ самодержца, я неминуемо подвергаль и жизнь его опасности". Среди общей радости всъхъ сословій, одинъ Александръ быль печалень. Происшествие прошедшей ночи, кромъ участниковъ, никому еще подробно извъстно не было, и видъ огорченнаго императора-сына пріобрълъ ему сердца всъхъ".

Дъйствительно, "всъ сословія" испытывали радость, избавившись отъ гнета, отъ въчной боязни, хотя трагическія подробности переворота внушали всъмъ ужасъ и отвращеніе, но они сдълались извъстны лишь позднъе. Еще съ утра Петербургъ быль весь въ движеніи. "Все изъ домовъ выбъжало и пустилось по городу съ въстью о смерти Павла. Многіе такъ были восхищены, что со слезами на глазахъ кидались въ объятія къ людямъ, совершенно незнакомымъ и поздравляли съ новымъ государемъ. Въ 9 часовъ утра на улицахъ была такая суматоха, какой никогда не запомнятъ. Къ вечеру во всемъ городъ не стало шампанскаго; одинъ не самый богатый погребщикъ продалъ его на 60,000 р. Пировали во всъхъ трактирахъ. Пріятели въ свои кружки приглашали вовсе незнакомыхъ и напивались до пьяна, повторяя безпрестанно радостные свои клики въ комнатахъ,

въ окнахъ и на улицахъ. Въ то же утро появились на многихъ круглыя шляны и другіе запрещенные при Павлъ наряды; встръчники, размахивая палками и шляпами кричали имъ: "браво!" "Весь городъ, имъвшій болье 300,000 жителей. похожъ былъ на домъ сумасшедшихъ". Можно вполнъ повърить современнику, что "восшествіе Александра на престоль было всеобщимъ праздникомъ, уподобляющимся Свътлому Христову Воскресенію: люди цъловались на улицъ и поздравляли другь друга". Въ дворянской Москвъ было то же самое Императрица Елисавета Алексвевна, со свойственнымъ ей благородствомъ души, писала матери: "Quelque peine bien réelle que me fasse le triste genre de mort de l'Empereur, je ne puis cependant m'empêcher d'avouer que je respire avec la Russie entière... Je ne voulais que voir cette malheureuse Russie se sentir à quelque prix que ce soit... La Russie certainement va respirer après une oppression de 4 ans et si une mort naturelle avait terminé les jours de l'Empereur, je n' aurais pas eprouvé peut-être ce que j'eprouve à présent; car l'idée d'un crime est affreuse"...

Тъло императора Павла было набальзамировано и выставлено было для поклоненія народу въ Михайловскомъ замкъ; на шев быль широкій галстухъ, а шляпа надвинута была на лицо, такъ что на немъ не видно было никакихъ поврежденій. Въ Великую субботу, 23 марта, прахъ императора Павла была торжественно погребенъ въ присутствіи императора Александра и великаго князя Константина Павловича.

Виновники событія 11 марта и во главъ ихъ графъ Паленъ, братья Зубовы, окружили престолъ юнаго Александра, но это неестественное положеніе дълъ не могло продолжаться долго. Графъ Паленъ надъялся управлять Россіей при молодомъ, неопытномъ монархъ. Но Александръ стъснялся его вліяніемъ и когда Паленъ началъ интриговать противъ Маріи Өеодоровны, то, по ея требованію, вовсе уволилъ его отъ службы 18 іюня 1801 г. Съ этого времени Паленъ долженъ былъ безвывадно жить въ своей курляндской деревнъ до самой смерти 15 февраля 1826 г. Марія Өеодоровна вообще не желала видъть при дворъ участни-

ковъ событія 11 марта, хотя, какъ и самъ Александръ I, и не могла узнать сразу именъ ихъ всѣхъ. Мало-по-малу, однако, удалены были изъ столицы почти всѣ они, въ томъ числѣ Зубовы, Бенингсенъ и даже графъ Панинъ, которому Марія Феодоровна не могла никогда простить его участія въ заговорѣ, хотя въ событіи 11 марта Панинъ былъ лично не замѣшанъ. Императоръ Александръ вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе чувства матери въ этомъ отношеніи, хотя и не могъ наказать убійцъ своего отца тотчасъ по восшествім своемъ на престоль и никогда не могъ предать ихъ суду. Событіе 11 марта осталось, такимъ образомъ, надолго оффиціальной тайной и "тяжелой загадкой" для русскаго общества...



# Приложение І.

Письмы съ приложеніями Графовъ Никиты и Петра Ивановичей Паниныхъ Блаженной Памяти къ Государю Императору Павлу Петровичу.

# Державнвитій Императоръ Павелъ Петровичь, Самодержецъ Всероссійскій,

## Государь всемилостивъйшій.

Вашему Императорскому Величеству свёдомо, что покойный мой брать Министръ Графъ Панинъ сочиняль къ поднесенію Вашему Величеству разсужденіе о истребившейся въ Россіи со всёмъ всякой формы государственнаго правленія, и отъ того озыблемомъ состояніи какъ Имперіи, такъ и Самыхъ Государей.

А какъ Россія предопредѣлена правомъ природы вступить въ свое время подъ обладаніе къ Наслѣднику Престола Ея, воспитанному подъ надзираніемъ покойнаго, то и поставиль онъ долгомъ своимъ примыслить по возможнымъ силамъ усмотрѣнія его и по всему усердію, форму Государственнаго Правленія и фундаментальные законы, свойственнѣйшіе существительному положенію и правамъ обитателей Отечества своего, къ прочнѣйшей безопасности на всѣ времена оному и Государямъ; но незапность смерти не допустила Покойнаго довършить сего намѣренія.

Однако жъ начатое имъ сохранилось отъ преслѣдованія въ самой часъ смерти всѣхъ бумагъ скончавшагося вѣрнѣйшимъ къ нему приверженцемъ Денисомъ Ивановичемъ фонъ Визиномъ, къ которому братъ мой имѣлъ полную довѣренность, а Господинъ фонъ-Визинъ оправдалъ предо мною собствен но какъ оную, такъ и подданническую вѣрнѣйшую свою преданность къ Вашему Императорскому Величеству весьма достаточными опытами, ибо онъ означенное брата моего разсужденія, сохрапивъ со всею вѣрностію, отдалъ мнѣ коль скоро пріѣхалъ я въ Петербургъ, то Іпотому и не могъ я здѣсь пропустить безъ порученія Господина фонъ Визина въ Вашу Монаршую милость и призрѣніе, какъ человѣка при томъ съ особливыми способностями къ гражданской и политической службѣ.

Покойный брать мой по последнемъ выезде въ путешествіе Вашего Императорскаго Величества лишился возможности употреблять собственную свою руку на долгое писаніе, да и голова его перестала уже выносить долгую тиктатуру, для того все оное разсужденіе писано рукою фонъ Визина изъ преподаваемыхъ словёсныхъ только Покойнымъ назнаменованій.

Извъстны по несчастію ужасные примъры въ Отечествъ нашемъ надъ цъльми родами сыновъ его, за одни только и разсужденія противу деспотизма, распространяющагося изъ всъхъ уже Вожескихъ и естественныхъ законовъ; сего ради, а особливо что и собственная Вашего Величества безопасность состояла еще въ подвластномъ положени, не дерзнулъ я осмѣлиться поднести Вамъ сочиненія брата моего противу всемогущества, господствующаго надъ всякими законами и надъ справедливостію, поставиль моею должностію сохранить его у себя и пріуготовлять способъ поднести его тогда, когда вышній Промыслъ возведетъ Ваше Величество на Природной Престолъ, хотя уже и по смерти моей.

Соизволите Вы Высочайше усмотръть, что сочинение брата моего осталось послъ его чернымъ, то хотя и сказано въ немъ, что фундаментальныя права туть же приносятся, но смерть его не допустила и зачать еще оныя.

Я по искреннъйшимъ братствъ и дружот съ Покойнымъ имътъ при всякомъ удобномъ случат откровенныя разсужденія и примышленіи о всемъ ономъ, то зная его предположенія къ фундаментальнымъ правамъ, поставилъ моею должностію, втрностію и усердіемъ къ Вашему Императорскому Величеству сочинить къ разсужденію брата моего прибавленіе о всемъ томъ, на что мнилось имъть полезнымъ Отечеству нашему фундаментальныя права; которое теперь я пріобщая къ оставшему отъ покойнаго брата моего разсужденію, пріемлю смълость симъ препроводить къ Стопамъ Вашего Императорскаго Величества.

Воспріимите, Всемплостивей шій Государь, хотя уже и по смерти моей, сіи два сочиненія отъ обоихъ насъ братьевъ, знакомъ истинныхъ нашихъ усердія и върности къ Вашему Императорскому Величеству не раздъльно со отечествомъ, и что мы оба промышляли и сочиняли оныя единственно на поверженіе ихъ къ усмотрънію во благое ихъ употребленіе, или и ко уничтоженію природному Нашему Государю, одаренному разумомъ проницательнымъ и чистымъ, душею справедливою и всъмъ просвъщеніемъ, потребнымъ великому и человъколюбивому Монарху.

А потому въ полной въръ и радостной надеждъ стану смыкать я въ послъдніе глаза мои, что оставшіе наслъдники обоихъ насъ, дъти мои, и при случать уничтоженія сихъ сочиненій не будуть ни чего претеритьвать и не отженутся отъ Монаршаго призрънія мнт всемилостивъйше объщаннаго, для того и дерзаю чрезъ сіе жъ повергнуть ихъ во оное. Имъя счастіе и умирать безпредкновенно со всеглубочайшимъ благоговъніемъ и съ искреннъйшею подданическою преданностію.

Вашего Императорского Величества Всемилостивъйшаго Государя

всенижайшимъ и преданнъйшимъ подданнымъ, Графъ Петръ Панинъ.

Октября 1-го дня 1784 г. Въ Селъ Дугинъ.

Digitized by Google

# Найденное въ бумагахъ покойнаго Графа Никиты Ивановича Панина разсуждение о непремънныхъ Государственныхъ Законахъ.

Верховная власть ввъряется Государю для единаго блага Его подданныхъ. Сію истинну тираны знають, а добрые Государи чувствують. Просвещеный ясностію сея истинны и великими качествами души одаренный Монархъ, облекшись въ неограниченную власть и стремясь къ совершенству по скольку смертному возможно, Самъ тотчасъ ощутить, что власть делать эло есть не совершенство, и что прямое самовластіе тогда только вступаеть въ истинное свое величество, когда само у себя отъъмдетъ возможность къ содъданію какого-дибо зда.—И дъйствительно, все сіяніе Престола есть пустой блескъ, когда добродьтель не сидить на немъ вижсть съ Государемъ: но вообразя его таковымъ, котораго умъ и сердце столько были-бъ превосходны, чтобъ никогда не удалялся Онъ отъ общаго блага, и что бъ сему правилу подчинилъ Онъ всъ свои намъренія и дъяніи, кто можеть подумать, что-бъ сею подчиненностію безпредъльная власть Его ограничивалась? Неть; она есть одного свойства со властію существа Вышняго. Богъ потому и всемогущъ, что не можетъ дълать ии чего другаго, кромъ блага; а дабы сія невозможность была безконечнымъ знамъніемъ Его совершенства, то постановиль онъ правила истинны для самаго себя не преложныя, по коимъ управляетъ Онъ вселенною и конкъ не преставъ быть Богомъ самъ преступить не можетъ. Государь, подобіе Бога, преемникъ на землъ вышней Его власти, не можетъ равнымъ образомъ ознаменовать ни могущества, ни достоинства Своего иначе, какъ постановя въ Государствъ своемъ правила непреложныя, основныя, основанныя на благь общемъ, и которыхъ не могъ бы нарушить Самъ, не преставъ быть достойнымъ Государемъ.

Безъ сихъ правилъ, или, точнъе объясниться, безъ непремънныхъ Государственныхъ Законовъ, не прочно ни состояніе Государства, ни состояніе Государства, ни состояніе Государя. Не будетъ той подпоры, на которой бы Ихъ общая сила утвердилась. Всъ въ намъреніяхъ полезивйшія установленія ни какого основанія имъть не будутъ. Кто оградитъ ихъ прочность? Кто поручится, ятобъ Преемнику не угодно было въ одинъ часъ уничтожить все то, что во всъ прежнія царствованія установляемо было. Кто поручится, чтобъ Самъ Законодатель, окруженный неотступно людьми, затмъвающими предъ нимъ истинну, не раззорилъ того сего дня, что созидалъ вчера? Гдѣ-же произволъ одного есть законъ верховный, тамо прочная общая связь и существовать не можетъ; тамо есть Государство, но въть Отечества; есть подданные, но нѣтъ гражданъ, нѣтъ того политическаго тѣла, котораго члены соединялись-бы узломъ взаимныхъ правъ и должностей. Одно пристрастіе бываетъ подвигомъ всякаго узаконенія; ибо не нравъ Государя принаравливается къ законамъ, по законы къ Его нраву. Какая-же довъренность,

какое почтеніе можеть быть къ законамъ, не имѣющимъ своего естественнаго свойства, т. е. соображенія съ общею пользою? Кто можеть дѣда свои располагать тамо, гдѣ безъ всякой справедливой причины, завтра вмѣнится въ преступленіе то, что сего дня не запрещается? Тутъ каждый подверженъ будучи прихотямъ и не правосудію сильнѣйшихъ, не считаетъ себя въ обязательствѣ наблюдать того съ другими, чего другіе съ нимъ не наблюдаютъ.

Туть, съ одной стороны, на законы естественные, на истинны ощутительныя, дерзкое невъжество требуеть доказательствъ, и безъ указа имъ не повинуется, когда съ другой стороны безумное веленіе сильнаго, съ рабскимъ подобострастіемъ непрекословно исполняется. Туть, кто можеть, повелеваеть, но ни кто ничемь не управляеть; ибо править долженствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпять. Туть подданные порабощены Государю, а Государь обыкновенно Своему недостойному .побимиу. Я назваль его недостойнымь потому, что название любимиа не приписывается никогда достойному мужу, оказавшему истинные заслуги, а принадлежить обыкновенно человъку, достигшему высокихъ степеней по удачной своей хитрости нравиться Государю. Въ такомъ развращенномъ положеніи, злоупотребленіе самовластія восходить до невѣроятности, и уже престаеть всякое различіе между Государственнымъ и Государевымъ, между Государевымъ и любимцовымъ. Отъ произвола сего последняго все зависить. Собственность и безопасность каждаго колеблется. Души унывають, сердца развращаются, образь мыслей становится низокъ и презрителенъ. Пороки любимца не только входять вь обычай, но бывають почти единымъ средствомъ къ возвышению Есть ли любить онъ пьянство, то сей гнусный порокъ всехъ вельможей заражаетъ. Есть ли духъ его объятъ буйствомъ, и дурное воспитание пріучило его къ подлому образу поведънія, то во время его знати поведеніе благородное бываетъ уже довольно заградить путь къ щастію: но есть ли Провиданіе въ лютьйшемъ своемъ гнава къ человаческому роду попускаеть душею Государя овладьть чудовищу, который все свое любочестіе полагаеть въ томъ, чтобъ Государство неминуемо было жертвою насильствъ и игралищемъ прихотъй его; Есть ли всъ уродливые движенія души влекуть его первенствовать только богатствомъ, титлами и силою вредить; Есть ли взоръ его, осанка, ръчь, ни чего другаго не знамънуютъ, какъ: «боготворите меня, я могу васъ погубить»; — Есть ли безпредельная его власть надъ душою Государя, препровождается въ его душт безчисленными пороками; есть ли онъ гордъ, наглъ, коваренъ, алченъ къ обогащенію, сластолюбець, безстыдный, ленивець, тогда нравственная язва становится всеобщею, все сін пороки разливаются и заражають Дворь, городъ, и наконецъ-Государство. Вся молсдость становится надменна и принимаеть тонъ буйственнаго презранія ко всему тому, что должно быть почтенно. Всь узы благочинія расторгаются къ крайнему соблазну, ни въкъ изнуренный въ служение очечества, ни санъ, пріобретенный истинною службою, не ограждаеть почтеннаго человъка отъ нахальства и дерзости едва изъ ребятъ вышедшихъ и однимъ случаемъ поднимаемыхъ негодницъ. Коварство и ухищрение пріемлется главнымъ правиломъ поведенія. Никто нейдеть стезею себѣ свойственною. Никто не намеренъ заслуживать; всякой ищеть выслуживать. Въ сіе благопосившиое недостойнымъ дюдямъ время, какого возданнія могуть ожидать истинные заслуги, или паче есть ли способъ оставаться въ службъ мыслящему и благородное любочестіе имъющему гражданину? Какой чинъ, какой знакъ почести, какое мъсто государственное не изгажено скареднымъ прикосновеніемъ пристрастнаго покровительства? Посвятя жизнь свою военой служов, лестно ль дослуживаться до полководства, когда вчерашній капраль, неизв'єстно кто и не в'едомо за что, становится сего дня полководцемъ и принимаетъ начальство надъ заслуженнымъ и ранами покрытымъ офицеромъ? -- Лестно ль быть судьею, когда правосуднымъ быть не позволяется? Тутъ алчное корыстолюбіе довершаеть общее развращеніе. Головы занимаются однимъ примышленіемъ средствъ къ обогащенію. Кто можеть-грабить; кто не можеть-крадеть, и когда Государь безъ непреложныхъ Государственныхъ законовъ зиждетъ на пескъ свои зданія и выдавая непрестанно частные уставы, думаеть истреблять вредные Государству откупы, тогда незнаеть онъ того, что въ Государствъ Его не наказанность всякаго преступленія давно на откупу, что для безсовъстныхъ хищниковъ стало дъломъ единаго ращета, изчислить. что принесеть ему преступленіс, и во что Милостивый Указъ стать ему можеть. --Когда же правосудіе претворилось въ торжище, и можно бояться потерять безъ вины свое и надъяться безъ права взять чужое, тогда всякой спішить наслаждаться безь пощады тімь, что въ его рукахъ, угождая развращеннымъ страстямъ своимъ. И что можетъ остановить стремленіе порока, когда идоль самаго Государя, предъ очами целаго свъта, въ самыхъ Царскихъ Чертогахъ, водрузилъ знамя беззаконія и нечестія; когда насыщая безстыдно свое сластолюбіе, ругается онъ явно священными узами родства, правидами чести, долгомъ человъчества, и предъ лицомъ Законодателя Божескіе и человъческіе законы попирать дерзаеть? Не вхожу я въ подробности гибельнаго состоянія діль, изторгнутыхъ имъ подъ особенное его начальство: но вообще видимъ, что есть ли съ одной стороны заразившій его духъ любоначалія кружить всь головы, то съ другой, духъ праздности посълившій въ него весь адъ скуки и нетерибнія, распространяется далеко, и привычка къ лічости укореняется тымь сильные, что рвение къ трудамъ и службы почти оглашено дурачествомъ смёха достойнымъ.

Послѣ всего мною сказаннаго и живымъ примѣромъ утверждасмаго, не ясно ль видимъ, что не тотъ Государь Самовластнѣйшій, который на недостаткѣ Государственныхъ законовъ чаетъ утвердить Свое самовластіе. Порабощенъ одному или нѣсколькимъ рабамъ Своимъ, почему онъ Самодержецъ? Развѣ потому, что Самаго держутъ въ кабалѣ не достойные люди? Подобенъ будучи прозрачному тѣлу, чрезъ которое на сквозь видны дѣйствующія имъ пружины, тщетно пишетъ Онъ новые законы, возвѣщаетъ благодѣнствіе народа, прославляетъ премудрость своего Правленія: новые законы Его будутъ ни что иное, какъ новые обряды, запутывающіе старые законы, народъ все будеть угиѣтенъ, дворянство уни-

жено, и не смотря на собственное Его отвращеніе къ тиранству, Правленіе Его будетъ правленіе тиранское. Нація тъмъ не менѣе страждеть, что не Самъ Государь принялся ее терзать, а отдалъ на расхищеніе извергамъ себѣ возлюбленнымъ. Таковое положеніе долго и устоять не можетъ. При крайнемъ ожесточеніи сердецъ, всѣ частные интересы, раздробленные существомъ деспотическаго правленія, не чувствительно въ одну точку соединяются. Вдругь всѣ устремляются разторгнуть узы не стерпимаго порабощенія. И тогда что есть Государство? Колоссъ, державшійся цѣпями. Цѣпи разрываются, колоссъ упадаетъ и самъ собою разрушается. Деспотичество, раздающееся обыкновенно отъ анархіи, весьма рѣдко въ нее опять не возвращается

Для отвращенія таковыя гибели, Государь долженъ знать во всей точности всё права Своєго Величества, дабы, первое, содержать ихъ у своихъ подданныхъ въ почтеніи, и второе, что бъ Самому не преступить предёловъ, ознаменованныхъ Его правамъ самодержавнейшею всёхъ на свётё властію, а именно властію здраваго разсудка. До перваго достигаетъ Государь правотою, до второго кротостію.

Правота и кротость суть лучи Божественнаго Света, возвещающие людямъ, что правящая ими власть поставлена отъ Бога и что достойна она благоговъйнаго ихъ повиновенія: слъдственно всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не отъ Бога, но отъ людей, коихъ нещастія времянъ попустили уступая силь унизить человьческое свое достоинство. Въ такомъ гибельномъ положении нація, буде находитъ средства разорвать свои оковы темь-же правомъ, какимъ на нее наложены, весьма умно делаеть, есть ли разрываеть. Туть дело ясное. Или она теперь въ правъ возвратить свою свободу, или никто не быль въ правъ отнимать у ней свободы. Кто не знаеть, что всь человъческія общества основаны на взаимныхъ добровольныхъ обязательствахъ, кои разрушаются такъ скоро, какъ ихъ наблюдать перестають. Обязательства между Государемъ и подданными суть равнымъ образомъ добровольныя; ибо небыло еще въ свъть Націи, которая насильно принудила-бы кого стать Ея Государемъ; и есть ли она безъ Государя существовать можетъ, а безъ нея Государь не можеть, то очевидно, что первобытная власть была въ ея рукахъ, и что при установленіи. Государя не о томъ д'влобыло, чёмъ онъ націю пожалуеть, а какою властію она Его облекаеть. Возможно ль же, что бъ нація добровольно постановила сама законъ, разрышающій Государя дылать неправосудіе безь отчотно.

Не стократно ль для нея лучше не имъть никакихъ законовъ, нежели имъть такой, который даетъ право Государю дълать всякія насильства? а потому и долженъ Онъ быть всегда наполненъ сею великою истинною, что Онъ установленъ для Государства, и что собственное Его благо отъ щастія Его подданныхъ долженствуетъ быть неразлучно.

Разсматривая отношении Государя къ подданнымъ, первый вопросъ представляется разуму, что жъ есть Государь? Душа правимаго Имъ общества. Слаба душа, есть ли не умъетъ управлять прихотливыми стрем-

леніями тіла. Нещастно тіло, надъ коимъ властвуеть душа безразсудная, которая чувствамъ, своимъ истиннымъ министрамъ, или вовсі ввіряется, или ни въ чемъ недовіряеть. Положась на нихъ безпечно принимаетъ кучу за гору, планету за точку: но буде призираетъ она ихъ служеніе, буде возмічтаетъ о себі стольво, что захочетъ сама зажмурясь видіть изаткнувъ уши слышать, какой правильной разрішимости тогда ожидать отъ нея можно, и въ какія напасти она сама себя не завлекаеть!

Государь, душа политического тёла, равной судьбинё подвергается. Отверзаеть-ли Онъ слухъ свой на всякое внушеніе, отвращаеть ли оный оть всякихъ представленій, уже истинна Его не просвёщаеть: Но есть ли Онъ Самъ и не признаеть верховной ея власти надъ Собою, тогда всё отношенія Его къ Государству въ источникахъ своихъ развращаются: пойдутъ различіи между Его благомъ и Государственнымъ; тотчасъ посёляется къ Нему ненависть; скоро Самъ Онъ начинаетъ бояться тёхъ, которые его боятся, словомъ: вся власть Его становится беззаконная; ибо не можетъ быть законна власть, которая ставитъ себя выше всёхъ закоповъ естественнаго правосудія.

Просвъщенный умъ въ Государъ, представляетъ Ему сіе заключеніе безъ сомнънія во всей ясности, но Просвъщенный Государь есть тъмъ небольше человакъ. Онъ какъ человакъ родится, какъ человакъ умираетъ и въ теченіи своей жизни какъ человъкъ погръщаетъ: а потому и должно разсмотрать, какое есть свойство человаческого просващения. Между первобытнымъ его состояніемъ въ естественной его дикости и между истиннаго просвещенія разстояніе толь велико, какъ оть неизмеримой пропасти до верху горы высочайшей. Для восхожденія на гору потребно человъку пространство цълой жизни: но взошедъ на нее, есть ли позволить онъ себъ шагнуть чрезъ черту, раздъляющую гору отъ пропасти, уже ни что не останавливаеть его паденія, и онъ погружается опять въ первобытное свое невежество. На самомъ пороге сея страшныя пропасти стоитъ просвъщенный Государь. Стражи, не допускающие Его падъние, суть Правота и Кротость. Въ тотчасъ, какъ Онъ изъ рукъ ихъ Себя изторгаетъ погибель Его совершается, меркнеть свътъ душевныхъ очей Его, и лътя стремглавъ въ бездну, вопість Онъ вит ума: «все мое, я все, вст ничто».

Державшійся Правоты и Кротости Просв'єщенный Государь не поколеблется ни когда въ истинномъ Своемъ Величествъ; ибо свойство правоты таково, что самое Ея ни какія предуб'єжденія, ни дружба, ни склонности, ни самое состраданіе поколебать не могуть. Сильный и не мощный, великій и малый, богатый и убогій, всё на одной чред'є стоять;—Добрый Государь добръ для вс'єхъ, и вс'є уваженія Его относятся не въ частнымъ выгодамъ, но къ общей польз'є. Состраданіе производится въ душ'є Его не жалобнымъ лицемъ обманывающаго Его корыстолюбца, но истинною б'єдностію нещастныхъ, которыхъ Онъ не видить и которыхъ жалобы часто къ нему не допускаются. При всякой милости, оказуемой вельмож'є, долженъ Онъ весь Свой народъ им'єть предъ глазами. Онъ долженъ знать, что Государственнымъ награждается одна заслуга Государству, что неповинно оно платить за угожденія Его собственнымъ страстямъ,

и что всякой налогь, взыскуемый не ради пользы Государства, есть грабежъ въ существъ своемъ и формъ. Онъ долженъ знать, что нація, жертвуя частію естественной своей вольности, вручила свое благо Его попеченію, Его правосудію, Его достоинству; что Онъ отвъчаеть за поведеніе тахъ, кому вручаеть д'яль правленіе, и что следственно ихъ преступленія Имъ терпимыя, становятся Его преступленіями. Тщетно Государь помыслиль бы оправдаться темь, что Самь Онъ предъ Отечествомъ невиненъ и что тымъ весь долгь Свой предъ нимъ исполняеть. Ныть, невинность Его есть платежъ долгу, коимъ Онъ Самъ Себъ долженъ: но Государству все еще должникомъ. Онъ повиненъ отвъчать ему не только за дурно, которое сдълалъ, но и за добро, котораго не сдълалъ. Всякое попущение-Его вина; всякая жестокость—Его вина; ибо Онъ долженъ знать, что послабленіе пороку есть одобржніе здоджяніямъ, и что съ другой стороны наистрожайшее правосудіе надъ слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида. Кънещастію подданныхъ, приходитъ иногда на Государя такая полоса, что Онъ ни о чемъ больше не думаеть какъ о томъ, что Онъ Государь; иногда ни о чемъ больше. какъ о томъ, что Онъ человъкъ. Въ первомъ случат обыкновенно походитъ Онъ въ дълахъ своихъ на худаго человъка, вовторомъ бываетъ неминуемо худымъ Государемъ. Чтобъ избъгнуть сихъ объихъ крайностей, Государь не на одинъ мигъ не долженъ забывать ни того, что Онъ человъкъ, ни того, что Онъ Государь. Тогда бываеть Онъ достоинъ имени Премудраго. Тогда во всехъ своихъ деяніяхъ вмещаеть судъ и милость. Ничто за черту свою не преступаеть. Кто поведениемъ своимъ возмущаетъ общую безопасность, предается всей строгости законовь. Кто поведеніемь своимь безчестить самаго себя, наказывается Его презрѣніемъ. Кто не рачить о должности, теряеть свее мъсто. Словомъ, Государь, правоту наблюдающій, исправляеть всечастно пороки, являя имъ грозное чело, и утверждаеть добродътель, призывая ее къ почестямъ.

Правота делаеть Государя почтеннымь; но кротость, сія человечеству любезная добродьтель дълаетъ Его любимымъ. Она напоминаетъ Ему непрестанно, что Онъ человъкъ и правитъ людьми. Она не допускаетъ поселиться въ Его голову нещастной и нельпой мысли, будто Богь создаль милліоны людей для ста челов'єкь. Между кроткимъ и горделивымъ та ощутительная разница, что одинъ заставляетъ себя внутренно обожать, а другой наружно боготворить; но кто принуждаеть себя боготворить, тотъ внутри души своей видно чувствуеть, что онъ человекъ. Напротивъ того кроткій Государь не возвышается никогда униженіемъ человічества. Сердце Его чисто, душа права, умъ ясенъ. Всі сіи совершенства представляють Ему живо всё Его должности. Они твердять Ему всечасно, что Государь есть первый служитель Государства; что преимущества Его распространены нацією только для того, что бъ Онъ въ состояніи быль делать больше добра, нежели всякой другой; что силою публичной власти Ему ввъренной, можеть Онъ жаловать почести и преимущества частнымъ людямъ, но что самое націю ничъмъ пожаловать не можеть; ибо она дала ему все то, что Онъ Самъ имбеть; что для Его же собственнаго блага, долженъ Онъ уклоняться отъ власти делать эло,

и что следственно желать деспотичества есть ни что вное, какъ желать найти Себя въ состояніи пользоваться сею пагубною властію. Не возможность делать эло можеть ли быть досадиа Государю? а есть ли можеть, такъ развъ для того, что дурному человъку всегда досадно не смочь дълать дурна. Право деспота есть право сильнаго: но и разбойникъ то же право себъ присвояеть. И кто невидить, что изръчение право сильнаго выдумано въ посмѣяніе. Въ здравомъ разумѣ сін два слова никогда вмѣстѣ не встрѣчаются. Сила принуждаеть, а право обязываеть. Какое-же то право, которому повинуются не по должности, а по нужде и которое въ тоть моменть у силы изчезаеть, когда большая сила сгоняеть ее съ мъста. Войдемъ еще подробиве въ существо сего мнимаго права. Потому, что я не въ силахъ кому нибудь сопротивляться, следуеть-ли изъ того, чтобъ я морально обязань быль признавать Его волю правиламъ моего поведенія? Истинное право есть то, которое за благо признано разсудкомъ, и которое следственно производить некое внутренное чувство, обязывающее повиноваться добровольно. Въ противномъ случать повиновение не будеть уже обязательство, а принуждение. Гав-же неть обязательства, тамъ неть и права. Самъ Богъ въ одномъ Своемъ качествъ Существа Всемогущаго, не имбеть ни мальйшаго права на наше повиновение. Вообразимъ себъ существо всемогущее, которое не только ко всему принудить, но и вовсе истребить насъ можеть, которое захотьло бы сдылать насъ нещастными, или по крайнъй мъръ не захотъло бы никакъ пещись о нашемъ благъ, когда чувствовали ли бы мы въ душт обязанность повиноваться сей вышней воль, клонящейся къ нашему бъдствію, или насъ пренебрегающей? Мы уступили бы по нуждъ Ея всемогуществу, и между Богомъ и нами было бъ ничто иное, какъ одно физическое отношеніе. Все право на наше Благоговъйное повиновение имъетъ Богъ въ качествъ Существа Всеблагаго. Разсудокъ, признавая благимъ употребление Его всемогущества, совътуетъ намъ соображаться съ Его волею и влечетъ сердца и души Ему повиноваться. Существу Всеблагому можеть ли быть пріятно повиновеніе, вынужденное однимъ страхомъ? И такое гнусное повиновение прилично ль существу разсудкомъ одаренному? Нъть; Оно не достойно ни разумнаго повелителя, ни разумныхъ исполнителей. Сила и право совершенно различны какъ въ существъ своемъ, такъ и въ образъ дъйствованія. Праву потребны достоинства, дарованія, доброд'ьтели. Сил'в надобны тюрьмы, желізы, топоры. излишне входить въ толки о разностяхъ формъ правленія и розыскивать, гдъ Государь самовластиве, и гдъ ограничениве. Тиранъ, гдь бъ онъ ни быль, есть тирань, и право народа спасать бытіе свое, пребываеть въчно и въздъ непоколебимо.

Истинное блаженство Государя и подданных тогда совершенно, когда всё находятся въ томъ спокойствіи духа, которое происходить отъ внутренняго удостовёренія о своей безопасности. Вотъ прямая политическая вольность націи. Тогда всякой воленъ будетъ дёлать все то, чего позволёно хотёть, и никто не будетъ принужденъ дёлать того, чего хотёть не должно: а дабы нація имела сію вольность надлежить правленію быть такъ устроену, чтобъ гражданинъ не могъ страшиться злоупотребленія

власти; чтобъ никто не могъ быть игралищемъ насильствъ и прихотъй, чтобъ по одному произволу власти никто изъ послъдней степени не могъ быть взброшенъ на первую, ни съ первой свергнутъ на послъднюю; что-бъ въ лишеніи имънія, чести и жизни одного данъ былъ отчетъ всъмъ и чтобъ слъдственно всякой безпрепятственно пользоваться могъ своимъ имъніемъ и преимуществами своего состоянія.

Когда жъ свободной человъкъ есть тотъ, которой не зависить ни отъ чьей прихоти; на противъ же того рабъ деспота тотъ, которой ни собою, ни своимъ имънемъ располагать не можетъ, и которой на все то, чъмъ владъетъ, не имъетъ другого права, кромъ Высочайшей милости и благоговънія, то по сему истолкованію политической вольности, видна не разрывная связь Ея съ правомъ собственности. Оно есть ни что иное какъ право пользоваться: но безъ вольности пользоваться, что оно значитъ? Равно и вольность сія не можетъ существовать безъ права; ибо тогда не имъла бы она никакой пъли; а потому и очевидно, что нельзя никакъ нарушать вольности не разрушая права собственности, и нельзя никакъ разрушать права собственности, не нарушая вольности.

При изслѣдованіи, въ чемъ состоить величайшее благо государствъ и народовъ, и что есть истинное намѣреніе всѣхъ системъ законодательствъ, найдемъ необходимо два главнѣйшіе пункта, а именно тѣ, о коихъ теперь разсуждаемо было: вольность и собственность. Оба сін преимущества, равно какъ и форма, каковою публичной власти дѣйствовать, должны быть устроены сообразно съ физическимъ положеніемъ государства и моральнымъ свойствомъ націи. Священные законы, опредѣляющіе сіе устройство, разумѣемъ мы подъ именемъ законовъ фундаментальныхъ. Ясность ихъ должна быть такова, чтобъ ни малѣйшаго недоразумѣнія никогда не по встрѣчалось, чтобъ изъ нихъ Монархъ и подданный равномѣрно знали свои должности и права. Отъ сихъ точно законовъ зависить общая ихъ безопасность, слѣдственно они и должны быть непремѣными.

Теперь представимъ себъ государство, объемлющее пространство, каковаго ни одно на всемъ извъстномъ земномъ шаръ не объемлетъ, и котораго по мере его общирности неть въ свете малолюднее; государство, раздробленное съ лишкомъ на тридцать большихъ областей, и состоящее можно сказать изъ двухъ только городовъ, изъ коихъ въ одномъ живутъ люди большою частію по нужді, въ другомъ большою частію по прихоти; — государство, многочисленнымъ и храбрымъ своимъ воинствомъ страшное, и котораго положение таково, что потеряниемъ одной баталии, можеть иногда бытіе Его вовсь истребиться; — государство, которое силою и славою своею обращаеть на себя вниманіе ц'алаго св'та, и которое мужикъ, однимъ человъческимъ видомъ отъ скота отличающійся, и ни къмъ не предводимый, можеть привести такъ сказать въ нъсколько часовъ на самый край конечнаго разрушенія и Гибели;—Государство, дающее чужимъ землямъ Царей, и котораго собственный Престолъ зависить отъ отворенія кабаковъ для звёрской толпы буянъ, охраняющихъ безопасность Парскія Особы;--государство, гдв есть всв политическія людей состоянія, но гдв ни которое не имветь никакихъ преимуществъ, и одно отъ дру-

гого пустымь только именемь различаются; -- государство, движимое вседневными и часто другь другу противурбчущими указами, но не имъющее никакого твердаго законоположенія; государство, гдв люди составляють собственность людей, гдв человекъ одного состоянія, иметь право быть вивств истцемъ и судьею надъ человвкомъ другого состоянія, гдв каждый следственно можеть быть за всегда или тирань, или жертва; --- государство, въ которомъ почтеннъйшее изъ всъхъ состояній, долженствующее оборотомъ Отечество купно съ Государемъ и корпусомъ своимъ представляетъ націю, руководствуемое одною честію Дюорянство уже именемъ только существуеть, и продается всякому подлецу, ограбившему Отечество; гдъ знатность, сія единственная цель благородныя души, сіе достойное возмездіе заслугь, оть рода въ родь оказываемых в Отечеству, затмівается фаверомъ, поглотившимъ всю пищу истиннаго любочестія; — государство не ибо нація ни когда не отдавала себ'в Государю въ деспотическое: самовольное Его управленіе и всегда им'вла трибуналы гражданскіе и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступленія; не монархическое: ибо нътъ въ немъ фундаментальныхъ законовъ; не аристократія: ибо верховное въ немъ правленіе есть бездушная машина, движимая произволомъ Государя; на демократію же и походить не можеть земля, гдь народь, пресмыкаяся во мракь глубочайшаго невъжества, носить безгласно бремя жестокаго рабства.

Просвъщенный и добродътельный Монархъ заставъ Свою Имперію и Свои Собственныя права въ такой несообразности и неустройствѣ, начинаетъ великое Свое служеніе немѣдленнымъ огражденіемъ общія безопасности посредствомъ законовъ непреложныхъ. Въ семъ главномъ дѣлѣ не долженъ Онъ изъ глазъ выпускать двухъ уваженій: первое, что государство Его требуетъ немедленнаго врачеванія отъ всѣхъ золъ, приключаемыхъ Ему злоупотребленіемъ самовластія; второе, что государство Его ничѣмъ такъ скоро не можетъ быть подвергнуто конечномуразрушенію, какъ есть ли вдругъ и не пріуготовя націю, дать ей преимущества, коими наслаждаются благоучрежденные Европейскіе народы. При таковомъ соображеніи, каковы могутъ быть первые фундаментальные законы, прилагается при семъ особенное начертаніе \*).

Въ заключение надлежитъ признать ту истинну, что главнъйшая наука правления состоитъ въ томъ, чтобъ умъть сдълать людей способными житъ подъ добрымъ правлениемъ. На сие никакие именные указы не годятся. Узаконение быть добрыми не подходитъ ни подъ какую главу Устава о благочини. Тщетно было бы выръзывать Его на доскахъ и ставить на столы въ Управахъ; буде не врезано оно въ сердца, то всѣ Управы будутъ плохо управляться. Чтобъ устроить нравы, въть нужды ни въ какихъ пышныхъ и торжественныхъ обрядахъ. Свойство истиннаго Величества есть то, чтобъ наивеличайшия дъла дълать наипростъйшимъ обра-

<sup>\*)</sup> Сего начертанія не допустила Покойнаго сочинить скоропостижная его кончина.

зомъ. Здравой разсудокъ и опыты всёхъ вёковъ показываютъ, что одно благонравіе Государя образуеть благонравіе народа. Въ Его рукахъ пружина куда повернуть людей: къ добродътели или пороку. Всъ на Него смотрять, и сіяніе, окружающее Государя, освіщаеть Его съ головы до ногъ всему народу. Ни малъйшія Его движенія ни отъ кого не скрываются, и таково есть щастливое или нещастное Царское состояніе, что Онъ ни добродетелей, ни пороковъ Своихъ утаить не можетъ. Онъ судить народь, а народь судить Его правосудіе. Есть ли жъ надвется Онъ на развращение Своей нации столько, что думаеть обмануть ее ложною добродьтелію, Самъ сильно обманывается. — Чтобъ казаться добрымъ Государемъ, необходимо надобно быть такимъ; ибо какъ люди порочны ни были бъ, но умы ихъ никогда столько не испорчены, сколько ихъ сердца, и мы видимъ, что тъ самые, кои меньше всего привязаны къ добродьтели, бывають часто величайшие знатоки въ добродьтеляхъ. Быть узнану есть необходимая судьбина Государей, и достойный Государь ея не устращается. Первое Его титло есть титло честнаго человъка, а быть узнану есть наказаніе лицем'єра и истинная награда честнаго человъка. Онъ, ставъ узнанъ своею нацією, становится тотчасъ образцомъ Ея. Почтеніе Его къ заслугамъ и летамъ бываетъ наистрожайшимъ запрещеніемъ всякой дерзости и нахальству. Государь, добрый мужъ, добрый отецъ, добрый хозяинъ, не говоря ни слова, устрояетъ во всъхъ домахъ внутренное спокойство, возбуждаетъ чадолюбіе, и самодержавнійшимъ образомъ запрещаетъ каждому выходить изъ меръ своего состоянія. Кто не любить въ Государъ мудраго человъка? а любимый Государь чего изъ подданныхъ сдёдать не можеть? Оставя всё тонкіе разборы правъполитическихъ, вопросимъ себя чистосердечно: кто есть Самодержавнъйшій изъ всъхъ на свъть Государей? Душа и сердце возопіють единогласпо: тоть, кто более любимъ...

Прибавленіе къ разсужденію, оставшемуся послѣ смерти Министра Графа Панина, сочиненное Генераломъ Графомъ Панинымъ, о чемъ между ими разсуждалось имѣть полезнымъ для Россійской Имперіи фундаментальные права, не премѣняемыя на всѣ времена никакою властію.

1.

О утвержденіи на всѣ времена формы государственному правленію, признанной всѣмъ разумнымъ свѣтомъ для Монаршескаго владѣнія съ фундаментальными, непремѣнными законами.

2.

() утвержденіи и о непрем'янномъ всегда соблюденіи безъ всякой прикосновенности, господствующей издревл'я и до ныи'я въ Россійской Имперін Греко-Касолической въры въ точности настоящихъ церковныхъ догматовъ.

3.

О не исповъдании Монархомъ Россійскимъ и Высокой Ихъ Фамиліи иной въры какъ Греко-Кафолической.

4.

О не воспрещеніи и о дозволеніи прочимъ всякаго званія вѣрамъ уже утвердившимся, а не отпадающимъ сектамъ, имѣть полную свободность вѣры свои во всей Имперіи содержать и богослуженіе отправлять по законамъ своимъ безпрепятственно.

5.

() запрещеніи подъ неизб'єжною смертною казнію ни какой другой в'єры, кром'є господствующей, принимать въ Россіи изъ одной в'єры въ другую, да и господствующей въ присоединеніи и къ своея церкви силою ни кого не принуждать и не принимать.

6.

О запрещени подъ наказаніемъ за возмущеніе общаго покоя ни въ какой безъ изъятія въръ не только не проповъдывать въ церквахъ ниже и не произносить ни въ публичныхъ, ни въ тайныхъ собраніяхъ, ничего изъ одной въры противъ другой предосудительнаго и дерзновеннаго, а паче еще поноснаго и оклевътывающаго.

7.

О не раздробленіи и о не разділеніи никакою самоизвольною властію Россійской Имперіи, ни въ наслідства, ни въ продажи, ни въ мізны, ни въ заклады, ниже и ни подъ какими другими наименованіями или предлогами какого бы то роду и названія быть могло.

8.

О утвержденіи Престолу Россійскому единаго права насл'ядственнаго, не прем'вняемаго никакою единою властію, съ предпочтеніемъ мужской Персоны и кол'єна предъ женской.

9.

О прехожденіи насл'ядственнаго права къ Престолу, при пресеченіяхъ, съ одного лица и съ одного кол'яна на другія.

О узаконеніи льть возраста къ полученію насл'єдственнаго надъ Имперією Монаршескаго владінія и формы къ торжественному онаго воспріятію.

11.

О узаконеніи формы опекунскаго государственнаго правленія при невозрастныхъ літахъ, или при слабости законнаго Престолу Наслідника, до вступленія въ оныя или по случаю слабости до исправленія онаго.

12.

О узаконеній государственной формы на случай нещастливаго пересеченія наслідственных къ Престолу колінь: кому, какъ, изъ кого избирать и торжественно какъ оглашать и утверждать Монарха на Всероссійскій Престоль и послідующаго отъ Него Наслідника ко обладанію Имперією на фундаментальныхъ правакъ.

13.

О предположении изъ государственныхъ доходовъ денежныхъ не премънныхъ отдъленій, сходственныхъ съ достоинствомъ и богатствомъ Имнеріи, при самомъ рожденіи не только Наслъдника Престола, да и при рожденіи изъ законнаго брака владьющаго Монарха всякаго дитяти какъ мужескаго такъ и женскаго пола, въ капиталы каждому, съ роздачею оныхъ на имя всякаго дитяти въ проценты, дабы съ ихъ капиталовъ процентами и ежегоднымъ соразмърнымъ прибавленіемъ къ капиталамъ, могли капиталы возрасти къ приспъенію возраста каждаго на достойное содержаніе по достоинству всякаго, а Великія Княжны чтобъ достойно могли капиталы свои понести за собою и въ приданое.

14.

0 узаконеній права насл'єдственнаго на оные капиталы при нещастливых случаях пресечепія чьей жизни.

15.

0 правъ Дворянству.

16.

О правъ Духовенству.

Digitized by Google

|        | _                | 10  |
|--------|------------------|-----|
|        |                  | 17. |
| 0 пра  | въ Купечеству.   | ,   |
|        |                  | 18. |
| 0 прав | въ Мъщанству.    |     |
|        |                  | 19. |
| 0 прав | въ Крестьянству. |     |
|        |                  | 20. |

О узаконенін для каждаго состоянія государственных подданных личнаго насл'єдственнаго права ко всякому званію им'єнія ихъ, съ прехожденіемъ посл'є смерти отъ одного къ другому, держась сколько возможно ближе къ окоренившимся прежде въ Имперіи о томъ законамъ.

16

21.

О правъ собственности каждому.

22.

О правъ надъ наслъдственными имъніями.

23.

0 правъ вольности къ незапрещенному, но къ позволенному законами.

24.

О правъ и формъ завъщаніямъ, или духовнымъ.

25.

0 прав'т на разд'ялы всякому им'тыю, остающемуся безъ зав'ящаній.

26.

О правъ на приданыя при замужествахъ, и о обязательствахъ при томъ.

27.

О прав'ь для расходившихся необходимостію отъ брачнаго сожитія на прижитыхъ д'ьтей и на всякое им'єніе ихъ.

0 правѣ родителей надъ дѣтьми, и о должностяхъ дѣтей противу-родителей.

29.

0 правъ и обязательствахъ между супружествомъ.

30.

0 власти пом'єщиковъ надъ своими подданными, и о должностяхъ оныхъ къ пом'єщикамъ ихъ.

31.

О власти господъ надъ вольными служителями, и о должностяхъ оныхъ къ господамъ ихъ.

32.

О не сужденіи ни закакія злод'єянія и преступленія, ни какого званія людей въ иныхъ особыхъ м'єстахъ, какъ единственно въ учрежденныхъ публичныхъ для вс'єхъ на то судахъ.

33.

О истолкованіи и утвержденіи истиннаго существа злод'явнію, оскорбляющему Величество.

34.

О утвержденіи во всей Россіи на всё мирныя времена не прем'єнной доброты и ціны ходячей монеты, и числу той, которая выпускается въ народное обращеніе къ облегченію перевозокъ, по соразм'єрности числа, полагаемаго на замізнъ оной капитала.

35.

О не наложеніи и о не умноженіи ни подъ какими названіями на подданныхъ новыхъ податей и работъ, безъ разсужденія и предположенія на передъ о томъ въ главномъ государственномъ присутственномъ мѣстѣ, а потомъ въ Министерскомъ Совѣтѣ на поднесеніе доклада къ утвержденію Самому Монарху.



О предположеній и утвержденій одного главнаго государственнаго присутственнаго м'єста къ надзиранію подъ очами Самаго Монарха во всемъ государств'є надъ всіми прочими присутственными м'єстами и надъ всімъ государствомъ управленія и преподаванія суда и расправы, съ наблюденіемъ всю точпость и не прикосновенность къ не опроверженію фундаментальныхъ законовъ.

37.

О учрежденіи и утвержденіи повсем'єстно для государственнаго правленія и суда и разправы присутственныхъ м'єсть, никогда не прем'єсть, никогда не прем'єсть, никогда не пре-

38.

О учрежденіи и утвержденіи жъ единаго не премъняемаго никакою властію присутственнаго государственнаго мъста подъ угоднымъ названіемъ Монарху, но такого, что бъ чрезъ оное только, а не какими другими дорогами приходили къ Самому Монарху жалобы и доношеніи на послъднее ръшеніе, и что бъ вст они безъ изъятія въ присутствіи Самаго Манарха, или и безъ Его, но всегда прочитываны были въ семъ мъстъ, и каждый въ немъ Министръ чтобъ давалъ къ запискъ въ протоколъ свое на нихъ разсужденіе, которыя бы относились на ръшительную единственную власть Самаго Монарха.

39.

О ясномъ утвержденіи и истолкованіи всёмъ присутственнымъ м'єстамъ, что въ должностяхъ ихъ есть часть государственнаго управленія, и что единое разобраніе тяжебъ и преподаваніе суда и расправы, дабы впредь уже недоум'єніями и придирками не могла употребляться во зло власть отд'єляется судебнымъ м'єстамъ единственно на часть государственнаго управленія, въ часть разобранія тяжебъ.

40.

О предположеніи изъ государственныхъ доходовъ денежной ежегодной суммы на содержаніе во всемъ государстві всіхъ войскъ для обороны Имперіи и славы Государя, а по размітрности оной суммы о предположенівжъ па всякое мирное время содержанія числа всякаго званія войскъ, и особенно тіхъ, которыя наполняются хлібопашцами, размітривъ число оныхъ къ неоскудінію земледільства, какъ главнаго члена на существованіе Имперіи.

Объ отдъленіи изъ государственныхъ же доходовъ денежной соразмърной суммы на построение и на ежегодное содержание для всего государства четырехъ крепостей ко вмещеню знатныхъ гарнизоновъ, сверхъ вству донын имъющихся, съ предположением по зрълым разсуждениямъ знающими особыми избранія подъ нихъ містоположеній наиспособнівшихъ по не отдаленности отъ последнихъ Россійскихъ границъ, и сколько можно ближе къ пристанямъ, съ тъмъ наблюденіемъ, дабы таковымъ устроеніемъ крыпостей, съ наполненіемъ въ нихъ на всякой военной случай достаточно арсенала и магазейновъ, были бы отвращены уже на всъ времена существующія до нынѣ отъ того опасности, есть ли бъ по нещастію случилось Россіи потерять и одну только генеральную баталію, то поб'ьдителю отверсты разныя безпрепятственные пути внести оружіе свое и утвердиться въ сердце Имперіи, и подвергнуть изобильнейшія части земли подъ свою контрибуцію, но чтобъ при случаяхъ начинающейся войны, отъ которой стороны быть бы то не могло, оныя четыре крипости, приближенныя къ сторонамъ границъ, сдужили впередъ какъ собирающимся противу непріятеля, такъ и при нещастіи разбитымъ войскамъ сборными мізстами, готовыми арсеналами и магазейнами.-

Сего Россія со всею своею обширностію еще не имѣетъ, кромѣ единственно къ сторонѣ Швеціи и на самомъ краю противу Пруссіи; но въ нынѣшнемъ положеніи сосѣдственныхъ державъ сколько Швеція противу Россіи ослабѣла, столь больше усилились и приближились чрезъ Польшу Имперія Римская и Пруссія, а Россія возращеніемъ своимъ и вліяніемъ въ связъ всей Европы обратила на себя гораздо больше прежняго вниманія, зависти и осторожности къ противнымъ союзамъ безсильныхъ державъ съ сильными.

#### **42**.

О предположеніи, чтобы отдёленныя денежныя суммы изъ государственных доходовъ на ежегодное содержаніе всей государственной обороны и всёхъ воинскихъ устроеній, не употреблялися никакою властію ни въкакія безъ изъятія другіе расходы, кром'в единственнаго содержанія государственной обороны и на войну, то чтобъ и остатки отъ неполности по штатамъ сохраняемы были всегда ежегоднымъ отдёленіемъ въ военную кладовую золотыми и серебренными монетами, къ минованію при случать войны, есть ли не совству, то хотя на первыя кампаніи, особливыхъ для войны налоговъ и займовъ на государство.

#### 43.

О утвержденіи пребывать на всё времена безъ всякой прикосновенности всему тому, чего въ форм'е государственнаго правленія и въ фундаментальныхъ правахъ точно не предписано, въ единственной собственно Самодержавной во всемъ власти владъющаго законнаго Монарха, а по Немъ и Наслъдниковъ Всероссійскаго Престола.

44.

О предположеніи формы присяги для всёхъ государственныхъ подданныхъ на всеподданническое повиновеніе и соблюдёніе фундаментальныхъ правъ по установленной формъ государственному монаршескому правленію. Сочинено въ селъ Дугинъ, 1784 года, въ мъсяцъ Сентябръ.

### Письмо къ Наслъднику Престола для поднесенія при законномъ вступленіи Его на Престолъ.

### По обыкновенномъ титулъ.

Приготовленнымъ мною предъ симъ всеподданнъйшимъ письмомъ для поднесенія Вашему Императорскому Величеству въ надлежащее время сочиненія покойнаго моего брата съ прибавленіемъ къ оному и отъ меня собственно, сколько я ни надъялся успокоиться отъ государственнаго позора, угрызающаго всегда насъ съ покойнымъ, о томъ, что общее злополучіе со всъми върнъйшими дътьми Отечества, судило жить намъ въ томъ въкъ, когда два Правителя Отечества и два Государя наши, коимъ всъкъ, когда два Правителя Отечества и два Государя наши, коимъ всъкъ, когда два Правителя Отечества и два Государя наши, коимъ всъкъ, когда два Правителя Отечества и два Государя наши, коимъ всъкъ, когда два Правителя Отечества и два Государя наши, коимъ всъкъ, когда два Правителя обличеніемъ въ клятвопреступленіяхъ подланныхъ, что никто и изъ незнавшихъ совсъмъ, по какимъ законнымъ и справедливымъ причинамъ производится сверженіе, не сдълалъ ни малъйшаго и виду на защищеніе своего Государя.

Столь позорное угрызеніе сердецъ было во обоихъ насъ братьяхъ почти при всякомъ събъдѣ, по безпредѣльной нашей подданнической вѣрности и преданности къ Вашему Императорскому Величеству, сильнѣйшимъ возбужденіемъ на размышленіе къ спознанію причинъ: отъ чего бы народъ, просвѣщенный христіанскимъ закономъ, и оказующій въ военныхъ случаяхъ похвальную храбрость и мужество, могъ весь безъ изъятія ввергаться въ такія порабощеннѣйшія клятвопреступленія? Чѣмъ-бы оное отвратить, и чѣмъ утвердить надежнѣйшую безопасность Вашему Императорскому Величеству и Высокому Наслѣдію на всѣ времена, и чѣмъже привлечь искреннѣйшую вѣрность и любовь всѣхъ подданныхъ къ Государямъ Нашимъ?

Сколько мы оба ни напрягали къ оному всёхъ нашихъ силъ и лучшаго разуменія, но по всему нашему чистосердечію не могли мы пріобръсти другихъ о томъ въроятнъйшихъ спознаній, кромъ сихъ:

Въ Россійской Имперіи издревл'в окорененныхъ нетолько общихъ обы-

чаевъ, ниже и изъ самихъ техъ законовъ, которые пріемлются во всехъ благоустроенныхъ государствахъ фундаментальными законами и върнъйшею твердостію державъ, ни единой почти не остался, въ святой неприкосновенности, но всв они безъ изъятія свержены подъ самовластіе не только Самодержавцевъ, да и попранны подъ ноги злонамбренныхъ людей, достигающихъ къ похищенію государскихъ дов'тренностей на самовластное употребленіе, отъ чего Россійскіе сыны не им'єли уже въ общемъ государственномъ благосостояніи ни какого съ Государями союза, и пребывая во всегдашнемъ трепеть, не только о своихъ всьхъ собственностяхъ, ла и о себъ самихъ остаются при нешастливыхъ сверженіяхъ Государей всъ безъ изъятія въ недъйствіяхъ къ соблюденію присягь своихъ, ласкаясь единственно, не можетъ ли при новыхъ перемънахъ произойти чего лучшаго къ твердости Отечества и къ върнъйшей безопасности собственностямъ и безвинностямъ каждаго, а потому на возвращение Россійскихъ подданныхъ къ соблюденію при всякихъ сдучаяхъ данныхъ Государямъ своихъ присягъ, и къ привлеченію всёхъ ихъ въ искреннёйшую подданическую верность и любовь къ Вашему Величеству, не находили мы, по всему нашему въ Вамъ чистосердечію, другихъ способовъ, кромѣ, чтобъ въ общемъ на всегда благосостояния государства связать всехъ подданныхъ съ Государемъ неразрывнымъ узломъ утвержденныхъ государственныхъ фундаментальныхъ правъ и формы правленія, не подверженіемъ ихъ къ переменамъ и отрешениемъ ни какому самовластию, дабы таковымъ союзнымъ сопряжениемъ Государя со всею Империею, весь народъ по внутренному увъренію каждаго въ себъ, не имъль уже причины ожидать въ новыхъ перемънахъ лучшаго, но былъ бы всегда готовъ защищать жизнію своею того Государя, подъ владеніемъ котораго сохраняются во всей цълости государственные фундаментальные законы и форма правленія, подъ стнію коихъ соблюдались общее благо, втрность и безопасность каждаго подданнаго.

На семъ единственномъ предположении, возбуждаемомъ чистъйшею върностью къ Вашему Императорскому Величеству, подданническою преданностію и усердіемъ, покойный брать мой составляль то сочиненіе. да и я прибавленіе къ оному, которыя учредиль я поднести въ свое время Вашему Императорскому Величеству; но и съ темъ совсемъ не могъ я еще освободиться отъ прежняго меня государственнымъ стыдомъ угрызенія, для того принуждень сталь пойтить въ дальнівйшія размышленія, предписуемыя душт моей самою чистыйшею подданническою втрностію и усердіемъ къ Государямъ, и составиль еще для поднесенія къ Стопамъ Вашего Величества въ надлежащее время два сочиненія: одно подъ № 1, изъ котораго не можеть ли быть что угодно при законномъ вступления Вашемъ на Престолъ ознаменовать о Государственныхъ Вашихъ примечаніяхъ, пріобретшихъ съ возрастомъ летъ Вашихъ, и о предположени намерения о Царствовании Вашемъ со увещаниемъ развратившихся изъ благонравія исправиться; а подъ № 2-есть ли соизволите Всемилостивъйше пожаловать Отечество утвердительными какими формою государственнаго правленія и фундаментальными непремінными правами, то не можеть ли къ оному благословенному начинанію удостоиться что либо изъ того ко Всемилостивый шему Вашему употребленію.

Я не могу не признаться, что какъ въ сихъ двухъ поднесеніяхъ, такъ и въприбавлении моемъ къ сочинению брата моего, распространился я на нізкоторые предміты не совсімь пристойные въ поміщенныя имъ міста: но оное произопло единственно изъ жарчайшаго моего усердія, что бы при начальномъ Вашемъ восцарствовании не прокралось отъ Монаршаго свъдънія ни чего изъ того, что мнъ воображалось потребнымъ къ истинной Славъ Величайшему въ свъть Государю, къ твердъйшей Ему и Наследію Его на все времена безопасности ихъ совершенному на всегда союзному благосостоянію Государя и Отечества. Что же туть не могло входить ни какое собственное мое пристрастіе, въ томъ засвидітельствоваться не зазираетъ меня совъсть симъ, что проживши я 65 лътъ и разрушившись увачною бользнію во всемъ моемъ талесномъ состава, не могу имъть уже я нужды для себя ни въ чемъ другомъ, кромъ могилы, и чтобъ войтить въ ее съ тъмъ сладостнымъ душевнымъ послъднимъ утъщеніемъ, что я тому моему Государю, которому предань быль върнъйшимъ и непорочнъйшимъ сердцемъ, принесъ все то, что душа моя поставляла върнъйшими способами къ возведенію истинной славы на самую вышнюю степень Государя моего и отечества и на обоюдное ихъ утвержденіе ко всей безопасности на всв времена.

Почту я себя наиблагополучнъйшимъ изъ подданныхъ во всемъ мірѣ, есть ли обоихъ насъ братьевъ сочиненія, которыя будутъ отъ меня поднесены къ подножію Вашему, признаются къ таковому Вашего Императорскаго Величества благовольнію, съ каковыми мы оба не предкновенными никогда были подданническими върностію къ нашимъ Государямъ и къ отечеству, и съ каковыми же буду я смыкать въ послъдніе глаза мои преданностію и благоговьніемъ собственно

Вашего Императорскаго Величества Всемилостивъйшаго Государя и прочая.

№ 1-й. Формы Манифесту, какой разсуждаются, не можетъ ли быть угоденъ къ изданію при законномъ по предопредѣленію Божескому возшествіи на Престолъ Наслѣдника.

По обыкновенномъ титулъ.

Призирающее всегда на Отечество Наше, а особливо при опасных случаяхъ, милосердіе Всевышняго Творца соизволило Насъ какъ единый остатокъ уже крови, предопредъленной Святымъ Промысломъ Его къ обладанію Всероссійскаго Престола, возрастить со младенчества безьотлучно въ нѣдрахъ нашего Отечества, и сохранивъ чудесно отъ разныхъ оѣдственныхъ угроженій, угодно стало Святой Его волѣ возвести Насъ на Праро-

дительской Престоль, руководствуясь и къ сему, что Мы, поколику созревали въ возрастъ, по толику входило въ Наше примъчаніе и вниманіе все то, что отъ Царствованія незабвенной никогда памяти Покойнаго Прародителя Нашего Государя Петра Великаго, вовлечено эловреднаго въ Отечество Наше, какими соблазнами и чьими похитительными адчностьми отъ захватившихъ довъренности Государей своихъ возлоупотребительное самовластіе, и что оныя зловредности окоренились въ государствъ Нашемъ до той степени, что большую часть сыновъ Россійскихъ совратили съ кореннаго Россіяновъ праводушія, прежде утвержденнаго на страхѣ Божескихъ естественныхъ и гражданскихъ законовъ, а развращеніемъ общаго благонравія снизвергли всю святость законовъ частію въ неисполнительное ослабленіе, а частію и въ совершенное попраніе, предпочитая законамъ при всякихъ случаяхъ собственную каждаго корысть и домогательство до возвышенія въ чины не д'аятельными заслугами Отечеству и Государю, а ухищренными происками и угожденіями страстямъ и требованіямъ захватившихъ силу въ свое злоупотребленіе.

Мы взирая на все оное съ содраганіемъ сердца, но съ великодушною терпеливостію, соблюдали во всей неприкосновенности Заповъди Божіи, законы естественные и гражданскіе и не позволяли Себъ по тогдашнему Нашему природію и законами обязательству ничего, кромъ единственнаго раздъннія наичувствительнъйшаго прискорбія со всъми тъми усерднъйшими и върнъйшими дътьми Отечества, которые съ похвальною твердостію душъ непопускали прикасаться къ себъ ни какихъ соблазновъ на государственное уязвленіе; но пребывая въ безмолвіи, не могли скрывать только отъ Насъдушевныхъ своихъ страданій.

Въ такомъ для Насъ тяжкомъ, но не избёжномъ положеніи, возносили Мы единственно ко Христу Спасителю благодарныя молитвы за сохраненіе милосерднымъ Его промысломъ Отечества и Насъ Самихъ при таковыхъразвращеніяхъ, обязываясь при томъ Нашими обётами, есть ли будетъ Святой Его волѣ угодно довести до Нашего обладанія Всеросеійскую Имперію, то да будетъ Нашимъ первымъ дѣяніемъ и непремѣннымъ попеченіемъ истребить изъ Отечества Нашего виѣдрившіяся въ него всѣ государственныя зловредпости и развращеніе въ благонравіи, противныя закономъ Вожественнымъ, естественнымъ и гражданскимъ, возстановляя и и утверждая безъ всякаго лицепріятія всю силу законовъ и правоту естественную и гражданскую.

Достигнувши ныи до совершенія надъ Нами милосердной воли Всевышняго Творца врученіемъ Намъ Прародительскаго Престола, принимаемъ теперь первою Нашею должностію произвести д'яятельно сд'яланные Нами предъ Творцомъ вселенной об'яты; но н'ятъ отнюдь ни расположенія сердца, ни нам'яренія въ Насъ, что бъ симъ исполненіемъ и одинъ изъ подданныхъ Нашихъ и при всей справедливости могъ бы быть ни за что подверженъ подъ строгость законовъ безъ предварительнаго Нашего обще вс'ямъ чрезъ сіе ув'ящанія и преподанія времени на исправленіе себя и на признаніе всякому вовлеченному въ соблазны, противные вс'ямъ законамъ, истинной доброд'ятели и правотъ. Приступая исполнять столь важный Нашъ предъ Творцомъ вселенной объть и призывая на помощь Всемогущую Его Десницу, восхотьли Мы первоначально слъдующими подъ симъ пунктами всенародно какъ объявить, на какихъ непремънныхъ предположеніяхъ утвердились Мы обладать Вогомъ врученною Намъ Имперіею и взыскивать неупустительно по законамъ исправленія предписанныхъ каждому должностей и безпорочности въ пстинномъ благонравіи, такъ и увъщевать о признаніи чистосердечномъ въ совъстяхъ каждому и о исправленіи себя безъ упущенія времени во всемътомъ, въ чемъ найдеть кто себя обличеннымъ противу пупктовъ здѣсь изображенныхъ, на которое исправленіе и даемъ Мы времени « » мѣсящевъ отъ публикованія сего въ каждомъ мѣстѣ, по минованіи которыхъ будутъ уже во всей своей симъ и непремѣнности дъйствовать Божескіе и государственные законы надъ всѣми обличающими въ государственныхъ зловредностяхъ и въ развращеніи общаго благонравія, утвержденнаго заповъдьми господними и законами гражданскими.

## Пункты.

1.

Монаршая Наша Самодержавная воля и узаконеніе есть и всегда будеть, дабы во всей Російской Имперіи любезнаго Отечества, каждый житель и ни кто вообще не дерзали отнюдь обнаруживаться не толико діяніями, ниже и соблазнами противу запов'ядей Господнихъ и противу догматовъ Господствующей и Нами испов'ядуемой Греческой Православной в'яры, и чтобъ все обитатели Россійскіе содержали в'яры свои и исполняли по законамъ каждой во всей принадлежащей имъ святости, поступая и исполняя во всемъ должности и обязательства свои со страхомъ Божіимъ, съ безмолвственнымъ повиновеніемъ къ Его Святому Промыслу, съ любовію къ отечеству, къ Государю и къ ближнему по гражданскимъ законамъ и по всей гражданской и естественной правотъ.

2.

Какъ гражданскія сузаконенія не имѣють конечно оть своихь законодателей ни какихъ отнюдь другихъ основаній и намѣренія, кромѣ гражданской и естественной правоты, утвержденныхъ единственно для истинныхъ вообще жизни, безопасности, вѣрности, предохраненія и пользы каждому лицу и всѣмъ вообще, то и повелѣваемъ Мы: въ отправленіи всякихъ дѣлъ и въ преподаваніи суда и расправы по присутственнымъ мѣстамъ и при всякихъ чинопачальствахъ, въ случаяхъ иногда притивурѣчныхъ указовъ и рѣшительныхъ примѣрныхъ опредѣленій, хотя бы и Именныхъ, брать всегда къ рѣшеніямъ своимъ, но безпристрастно, точность правоты гражданской, то есть особое узаконеніе какъ въ гражданствѣ, такъ и войскѣ, изданное не на одно отдѣленное лицо, но на всѣхъ вообще; а есть ли на

что и онаго въ законахъ не найдется, то брать къ рѣшеніямъ въ основаніе единую, самую чистую, естественную истинну, которая уже есть и всегда будеть веѣмъ законамъ непремѣнное и точное предположеніе.

3

Объявя Мы здёсь Нашу Монаршую волю и непремённое предположеніе о Царствованіи Нашемъ, подтверждаемъ благовременно всёмь и каждому любезнымъ сынамъ Нашего Отечества, осмотрясь въ совъстяхъ чистосердечно, есть ли кто найдеть самъ себя въ чемъ обличеннымъ, тому раскаясь, да и всёмъ вообще, запретить себе навсегда попускаться впередъ погрёшать или развращать противу Нашей воли, предписанной здёсь какъ въ первоначальныхъ, такъ во всёхъ послёдующихъ пунктахъ.

4

Да сохраняется во всёхъ случаяхъ по самому чистосердечію и праводушію подданическая вёрность къ Государю и къ Отечеству, съ непривосновенностію ни подъ какими видами для собственныхъ корыстей и гнуснаго тщеславія къ расхищенію государства и ко введенію прим'єрами и развращеніями зловредныхъ соблазновъ, противныхъ истиннамъ, доброд'єтели, праводушію, благонравію и м'єр собственнымъ прожиткамъ противугодовыхъ доходовъ каждаго, ибо предъ Нашими глазами расточившій собственное им'єніе и ввергшійся въ раззорительные долги, лишаетъ самъ себя полной государственной дов'єренности и подвергается въ большое сомн'єніе на корыстныя искушенія.

5.

Какъ истинная пілость славы Государевой, безвредная навсегда прочность Отечества и безопасность собственно каждаго, утверждаются и сохраняются особливо на томъ, чтобы всі вступающіе и избираемые лица въ государственное служеніе употребляли ревности свои съ чистосердечіемъ и безкорыстіемъ возвышаться въ чины діятельными трудами и заслугами, желая отличествовать одинъ другаго трудами и способностями, въ радініяхъ къ истинной славів Государя и Отечества, и отвращаться всіми образами подлыхъ подслугъ въ личныя угодности для происковъ себів мість и чиновъ, куплею и предательными ласкательствами съ пожертвованіемъ и собственнаго благороднаго любочестія.

6.

То, во утвержденіе сего, Мы здісь Императорскимъ словомъ объявляемъ и обіщаемъ, что къ Нашему благоволівнію и къ справедливымъ воздаяніямъ будутъ угодны только ті достойныя діти и слуги Имперіи, которые будуть отправлять государственное служеніе по установленнымъ каждому званію дорогамъ безъ пронырствъ и подлыхъ домогательствъ въчины и къ мъстамъ тунеядскимъ, непридичнымъ каждому по своей породъвсь же пронырщики въ службъ государственной и празднолюбцы въ разумъніи Нашемъ суть уничижены и недостойны справедливыхъ въ чины возвышеній и Монаршихъ награжденій, потому что чины установлены для награжденія трудовъ и заслугь, а не ради испорченія службы и нерадънія къ трудамъ.

7.

Весь благоразумной свъть, да и Мы Сами признаемъ корпусъ благороднаго дворянства первымъ членомъ государства, подпорою и обороною Государя и Отечества отъ непріятелей внёшнихъ и отъ случающихся внутреннихъ злодѣевъ, а оборона Отечеству надежнѣйшая утверждается военною службою; по государственнымъ же законамъ, дворянство рождается къ пріобрѣтенію себѣ наслѣдства землями и подданными, а папротивъ того прочихъ подданныхъ государству жребій пріобрѣтать и первоначальное себѣ пропитаніе трудами разныхъ промысловъ и работою собственныхъ рукъ, то и неоспоримо по всей справедливости корпусу дворянскому, по обязательству къ Государямъ и Отечеству за всегдашнее сохраненіе въ цѣлости дворянскаго права и наслѣдствамъ своимъ, принадлежитъ въ особенности и предпочтительнѣй всѣмъ прочимъ служеніе въ войскѣ, обороняющемъ и ихъ собственное имѣніе.

8.

По сей непреложной истинет, принятой во всемъ разумномъ свътъ, полагаемъ Мы твердую надежду, и требуемъ, чтобъ впередъ при воспитаніи всего дворянскаго въ Имперіи Нашей юношества, какъ въ собственныхъ домахъ, такъ и во всъхъ государственныхъ училищахъ, прилагалось лучше прежняго старанія вкоренять въ самые еще нъжныя сердца дворянства главнымъ любочестіе къ истинной воснной славъ, то есть пріобретаемой дѣятельною службою, а не чинами только, къ мужеству ихъ храбрости, каковыми препохвальными качествами сыны Россійскаго дворянства изгревдъ и по сіе время знаменитьйше прославлялись, и употребляли безъ малъйшей утомленности въ военное служеніе всѣ лъта лучшей молодости и всю кръпость здоровья своего, стараясь всѣми силами превосходить въ ономъ одинъ другаго и гнушаясь совершенно похищать и входить въ тѣ гражданскія службы, которыя отводь не свойственны не оборонъ, ниже и правленію государственныхъ дѣлъ, а оставляются для государственныхъ прочихъ разночинцовъ.

9.

Съ того времени, какъ Россійское дворянство получило по единому милосердію своего Монарха, драгоценнейшій врему своему корпусу даръ

вольности со всею свободою вступать и не вступать въ службу Государя и Отечества, выходить и возвращаться въ оную по выгодамъ единственно собственно каждому и сколько можеть обязывать къ оному всякаго усердіе, можно было понад'вяться, что вліяніе въ чувствы благородныхъ сердецъ справедливаго къ тому признанія обяжеть дворянство продолжать изъ особливой благодарности службу Государямъ и Отечеству ревнительней и неутомленней еще и предковь своихъ; но кто изъ правомыслящихъ сыновъ Отечества не видитъ съ душевною прискороностію, что большая часть молодого дворянства покидають службу въ самыхъ лучшихъ летахъ молодости и здоровья своего, а къ сугубой неблагодарности противу Отечества, и самые тв, которые милосердымъ Монаршимъ попеченіемъ отъ самаго младенчества на коронномъ иждивеніи возращены, обучены и офицерскими чинами награждены, да и тв еще, кои не выходя почти изъ домовъ семей своихъ пожалованы офицерами-же, выходятъ изъ службы, да и семьи ихъ къ себъ принимають безъ малаго зазора о томъ, что они ни малъйшей заслуги Отечеству своему не сдълали за толико полученныя отъ него себъ милости.

### 10.

Какъ представляется быть оному главною причиною первоначальное обрадованное движеніе къ воспользованію пріобретеннаго вольностію, то Мы и надъемся, что по минованіи уже первой запальчивости къ оной, все дворянство Россійское перестанеть не чувствовать обязательства своего къ служов Государей и Отечества, оберегающей и ихъ собственную во всемъ целость и обратить свою ревность еще сугубей прежняго изъ новой благодарности за полученный даръ вольности и за воспитание весьма многихъ дворянскихъ дътей почти отъ самаго младенчества на иждивеніи Государственномъ, особливо есть ли въ семьяхъ и училищахъ станутъ при воспитаніи дворянскаго юношества, предпочтительно многому просердца ихъ дюбочестіе чему. вкоренять въ нѣжныя военной славъ, къ мужеству и къ храбрости на подражание предковъ ихъ, прославляющихся сими препохвальными качествами издревлѣ и до сего времени, и которые превосходили одинъ другаго всею ревностію въ томъ, чтобъ лучшую свою молодость и здоровье употреблять въ военной служов, и съ покрытыми ранами никакъ ею не утомляться, а стыдиться до крайности похищать происками и вступать въ тѣ государственныя службы, которыя не составляють ни обороны Отечества, ни государственнаго правленія, следовательно и не свойственныя совсёмъ благорожденію дворянскому.

#### 11.

Не можемъ Мы проминовать и сего вкравшагося злоупотребленія, что молодые люди, не отдёленные еще отъ семей своихъ и не пріобрітшіе никакого себ'є собственнаго пропитанія, покидая службы безъ позволенія

ни родителей, ни старшихъ имъ своихъ родственниковъ, возвращаются въ семьи свои на пропитаніе ко умноженію въ оныхъ собственнаго отъ крайней бѣдности претерпенія, но такихъ своевольствъ противу родителей, противу семей и противу старшихъ родственниковъ своихъ, не дозволяютъ отнюдь ни оказанность покрова, ни Божескіе, ни Гражданскіе законы, да и Мы не только сіе святое узаконеніе не отрѣшаемъ, но еще и возобновляемъ во всю его законную силу, съ тѣмъ объясненіемъ, что изъ получающихъ пропитаніе свое изъ единаго жалованья, повинны изъ службы не выступать на чужой хлѣбъ, не пріобрѣтши собственно своего безъ благословѣнія родителей.

12.

Всякой правомыслящій человікь не можеть съ Нами не согласиться. что между худомыслящими Россійскими сынами вкоренилась еще и сія зловредность, что дъти, не вошедшие въ указный возрасть, а хотя и вошедшие, но не отдъленные отъ семей, или состоящіе подъ опекунствами мужеска и женска пола, да къ пущему пострамленію и жены, живущія съ мужьями, скрытно отъ семейства и отъ начальства надъ собою, занимають деньги и забирають товары на векселя и на щеты, а купечество, промышляющее беззаконными ухищреніями, дають на таковые векселя имена свои изъ грабительныхъ процентовъ, либо для собственнаго воскорыствованія, либо ради тъхъ, кто умышляетъ на переписывание такихъ векселей и щетовъ изъ года въ годъ до техъ поръ, пока умретъ тотъ, изъ чьего именія насл'ядуеть такой векселедавець, сл'ядовательно весь въ томъ корыстпой и продерзостный умысель, можно сказать проклятой, основывается на желаніяхъ скор'вищей смерти тімь, послі кого имбеть наслідство принять, и тому, отъ кого получены беззаконные вексели и щеты, то Мы и объявляемъ, что оная окоренившаяся въ государствъ Нашемъ беззаконнъйшая эловредность, предъ справедливостію Нашею есть въ существъ и формъ самое воровство и изм'яна притиву кровныхъ, надъ которыми при обличеніяхъ и оудуть действовать во всей строгости предписанные законы за воровство и обманы.

13.

Не могло же скрыться отъ Нашего примъчанія, что не только разночинцы, но и знатное и многое дворянство, предавшись въ необузданныя и безпредъльныя роскоши, сдълалисъ безчеловъчными игроками, ищущими въ нгръ не забавъ, но убивственнаго раззорънія, и не между собою только, но проискивая невиннъйшую молодость, поставляли игры коммерческимъ промысломъ, а подобно тому и многое Россійское купечество, отступая совсъмъ отъ праводушія предковъ своихъ, слъдующихъ во всемъ страху Божію, позволило себъ давать обыгранной молодости на вексели въ число денегъ товары за безсовъстнъйшія пъны и проценты, подсылая въ то же время къ нимъ изъ сообщниковъ своихъ тъ-же самые товары обращать

къ себѣ за меньшія еще цѣны, да и при всякихъ купеческихъ торгахъ и промыслахъ попускаются возвышать цѣны не только на прихотныя вещи, но и на самое пропитаніе, до такой неумѣренности, что бѣдныхъ людей, не возмогшихъ оныя платить, подвергаютъ умирать съ голоду, да и въ мѣрахъ и вѣсахъ употребляютъ всякія на ухищреннѣйшія обманы, того ради не оставляемъ Мы объявить во всенародно, что въ играхъ, въ торгахъ, въ промыслахъ, въ договорахъ и во всемъ прочемъ безъ изъятія, всякія обманы и отступленія отъ праводушія почитаемъ Мы сущимъ воровствомъ, подлежащимъ неупустительному наказанію, предписанному законами за воровство и обманы, съ присовокупленіемъ совершеннаго омерзенія и изгнанія изъ честныхъ сообществъ всякаго обличеннаго въ ономъ.

#### 14.

Всякой праводушный сынъ Отечества не можеть не согласиться съ Нами, что вкоренившимся въ Россію зловредностямъ изображеннымъ здѣсь суть главныя причины: 1-я, выступление почти всеобщее прожитками безпредальными изъ всей мары благословенных каждому доходова; 2-я, произшедшая изъ того алчность къ безпредельнымъ обогащениямъ на роскошныя жизни и ко извлеченіямъ себя изъ нажившихъ роскошью пагубныхъ долговъ. первовстречающимися всякими способами по представляющимся соблазнамъ въ расхищеніяхъ государственной казны, въ мадоимствахъ съ народа и со всъхъ безъ исключенія, до кого только кому доходить ухищреніями удается, а какъ однимъ и другимъ изъ сихъ государственныхъ уязвленій угрожается Отечество Наше бъдственными слъдствіями, то Мы по расточительной роскоши увъщеваемъ каждому впадшему возвратиться конечно прожитками своими въ мъру только годовыхъ своихъ доходовъ всею не предкновенною верою, что Мы будемъ иметь доверенности къ государственнымъ употребленіямъ гораздо предпочтительнъйшему, кто по умъреннымъ прожиткамъ есть добрые хозяева въ своихъ домахъ, добрые мужья къ женамъ, добрые отцы къ детямъ и добрые господа къ своимъ слугамъ, передъ темъ, кто не выдуть и будуть еще погружаться въ долги выше своихъ доходовъ.

### 15.

Кто не видить и прискорбность не ощущаеть, что мздоимство распространено въ любезномъ и благомъ Нашемъ Отечествъ до такой степени, что оно угрожаетъ ему крайнимъ бъдствіемъ и невинный Нашъ народъ не выходитъ почти отъ онаго изъ горчайшихъ слезъ, ибо все мздоимство, съ кого бы оно ни было, падаетъ напослъдокъ на невинныхъ и всегда потомъ омывающихся хлъбопашцевъ и промышленниковъ, доставляющихъ всъмъ вообще прокормленіе, то Мы и почли необходимымъ объявить въ въ особенности Наше Монаршее заключеніе и послъдующее здъсь повельніе на мздоимство.

Сколько до Насъ доходить могло то о лихоимстве, окоренились между

мэдоимцами два разделенія: одно подъ названіемъ подарки за праведные по дъламъ труды, а другое уже лихоимство, но предъ Нашими глазами и въ Нашемъ Монаршемъ заключени все то безъ изъятия, что берется съ другаго волоченіемъ его діла, всякими разными другими притяжками и притеспеніями, равнымъ образомъ угроженіями и объщаніями отъ сильнаго къ безсильному, сделанная какъ въ деле неправда, такъ произвождение въ чинъ и перемъщенія отъ мъста къ мъсту, содъжанные же къ убытку казић всякаго рода подряды и казенныя покупки, суть во всемъ существъ и формъ государственныя воровства и грабительство, а емлемое при наборахъ рекрутскихъ, при всякихъ государственныхъ поборахъ, работахъ и нарядахъ, сверхъ воровства суть еще государственныя уязвленія, подлежащія всь оныя злодьянія непремьнному наказанію по предписаннымь законамъ на государственныя воровства и уязвленіи по м'тр сод'тланнаго каждымъ чрезъ то государству зла, но безщаднаго всегда возвращения всего пограбленнаго назадъ тому, кому что прежде принадлежало, сего ради Монаршая справедливость и востребовала повельть Намъ чрезь сіе въ особенности, дабы каждый обличающійся совъстію своею воспретилъ себъ совершенно дерзать впередъ поступать на таковыя зловредныя и уязвительныя Отечеству своему и Государству лихоимства и раскаясь чистосердечно въ содъланномъ, всякой бы доставилъ письмами въ собственныя Наши руки покаяніе, отдавая оныя письма въ ближнихъ городахъ почтмейстерамъ, съ показаніемъ въ нихъ, кто съ кого за какое именно или за что именно жъ прочее кому самолично или чрезъ кого именно взяль или даль, а Мы Императорскимъ словомь объщаемъ чрезъ сіе, что кто принесеть Намъ таковыя повиновінія, то не только не отданы будуть къ наказаніямъ, ниже и никому отъ Насъ объявлены они не будуть, да и по постороннимъ иногда въ ономъ обличеніямъ останутся безъ указнаго наказанія; но ежели кто останется ожесточеннымъ въ своемъ сердце безъ принесенія Намъ покаянія, надъ таковыми подлежащие указы конечно воздействують во всей ихъ безпощадной строгости и силь, да и ть самые, кои хотя брали лихоимства не для себя, а ради господъ, или другихъ какихъ лиць, и не принесутъ къ Намъ означеннаго покаянія, будуть же безъ всякаго помилованія подвержены подъ всю строгость законовъ.

16.

Нельзя не почесть большимъ же государственнымъ поврежденіемъ въ общемъ благоустройстві и оскорбленіемъ службы вошедшій сей соблазнъ, что почти всі, не только дворянство да и имущіе разночинцы происками или куплею вводять дітей своихъ въ службу почти со младенчества, проискивая имъ еще до возраста и сержантскіе, а потомъ отпуская въ полки для единственнаго вміщенія въ старшинство списковъ и къ прінсканію жъ въ ординарцы къ штабъ-офицерамъ съ домогательствомъ обратнаго отпуска къ семьямъ своимъ на погруженіе въ праздную жизнь и на ожиданіе старшинства ко вступленію въ офицеры, со всімъ незнающими офицер-

скаго званія, и облівнившимися и къ малымъ трудамъ: то кто же изъ усердныхъ Россіянъ не видить съ оскорбленіемъ, что такіе къ службъ пронырства доставляють Отечеству не заслуги, но похищение чиновъ и оскорбленіе какъ усердно служившихъ, такъ и самому корпусу дворянскому, потому, что ревнительно заслуживающіе чины обижаются похищеніемъ принадлежащихъ имъ чиновъ и изгоняются сами изъ службы подвершеніемъ ихъ въ подчиненство ребятамъ и незнающимъ совстмъ должностей званія ихъ, а весь корпусь дворянскій обижается темъ, что объявленнымь образомъ достигающіе въ ребячьихь літахъ въ офицерскіе чины и разночинскія дети вступають въ право дворянское, которое принадлежить единственной породъ дворянской и оказавшимъ Отечеству многіе заслуги почтеннымъ разночинцамъ, а не пронырщикамъ, да и самыя пворянскіе діти вступленіемъ ребятами въ офицеры безъ всякаго наученія ихъ должностей, обижаются темъ, что офицеры не следують уже къ наученію должностей своихъ чиновъ, но принадлежать ко взысканію исправнаго во оныхъ со всемъ знанія, то получившіе пронырствомъ юноши офицерскіе чины, при самомъ не строгомъ взысканіи за незнаніе своихъ должностей, тотчасъ службу по праву дворянской вольности покидаютъ и погружаясь потомъ въ пущую праздность, лень и во всю силу пороковъ, свойственныхъ молодымъ людямъ, а темъ причиняютъ какъ потерю себя самихъ, такъ и раззоряють Отечественную службу, по таковой же справедливости Мы надвемся и повельваемъ чтобъ впредь пресвуься такими пронырствами къ похищенію чиновъ не возрастнымъ дітямъ, да и нужды въ томъ никакой не будеть, потому, что менье двадцати лътъ никто въ службу приниматься изъ таковыхъ не будуть, особливо дворянство. которые воспитываются въ своихъ ли семьяхъ, или въ учрежденныхъ корпусахъ, въ училищахъ и университеть, въ наукахъ подезныхъ и способствующихъ служов Нашей, но по мврв наученія онымь, имвють таковые приниматься прямо въ офицерскіе субалтерскіе чины, для того здісь и объявляемъ Мы, какія именно науки—предпочтительнъй другимъ, будуть руководствовать юношеству вступать въ войско въ офицерскіе субалтерскіе омеди инив

17.

Поставляемъ Мы науки, способствующія государственному служенію, слідующія на Россійскомъ языкі: 1-е, Читать и писать по правиламъ Грамматики, Катехизисъ, четыре части Ариеметики, военнымъ экзерциціямъ пішей и кавалерійской какъ показанію темповъ, такъ и командующихъ словъ и построенію фронтовъ по изданннымъ о томъ предписаніямъ; 2-е, Геометріи, Фортификаціи съ полевыми укрівпленіями и съ практическими показаніями; 3-е, Исторія и Географія послідняго віка, съ предпочтеніемъ о собственномъ Отечестві и прилежащихъ къ нему границами постороннихъ державъ и 4-е, Разсуждать и мыслить по правиламъ Логики, на бумагу мысли располагать и говорить по правиламъ Риторики.

Всемъ же симъ наукамъ, разделеннымъ на четыре части, почитающимся

Нами способственными къ служенію Имперіи и руководствующими къ полученію при вступленіи возрастнаго уже Юношества въ военную службу прямо Офицерскихъ Субалтерскихъ чиновъ, нётъ отъ нынё уже отговорки, чтобъ нельзя имъ научиться на собственномъ языкё, есть-ли только будуть радётельно способствоваться сверхъ заведенныхъ государственныхъ училищныхъ корпусовъ, публичныхъ піколъ, университета, римназій и самыхъ семинарій, не только отдавая дётей своихъ въ оныхъ заведенія, но приговаривая изъ нихъ для подаванія уроковъ способныхъ учителей, а для военныхъ наукъ свободныхъ оберъ и унтеръ офицеровъ; Мы же таковымъ съ военными науки свободнымъ не только офицерамъ да и генераламъ благодётельствовать въ томъ юношеству собственнаго Отечества, не только дозволяемъ къ Нашему собственному благоволёнію, да и обёщаемъ таковымъ смотря по успёхамъ учениковъ и Наше покровительство и поощреніе.

## 18.

Науки чужестраннымъ языкамъ, вышней математики и всъмъ прочимъ вышнимъ познаніямъ, пріемлемъ Мы въ особливое же Наше покровительство, и упражинющихся въ оныхъ весьма нетолько похваляемъ, да и успъвающихъ съ превосходствомъ, неоставимъ конечно отличать Монаршимъ благоволеніемъ и поощреніями; но какъ сін науки больше украшають самихь себя и возвышають слава сколько государственную, столько же и собственную, а способностями своими руководствують на пріуготовленіе каждому себя къ службѣ внѣшняго и внутренняго Министерства. и на председательства при делахъ государственнаго правленія, то и нельзя никакъ великому числу Дворянства настоль малое число въ Государствъ оныхъ мъсть помъщаться, почему и приличныя наученія чужестраннымъ языкамъ и путешествіи по чужимъ государствамъ единственно тыть домамь, которые въ состояния выносить потребные на то не малые издержки безъ всякаго въ капиталахъ своихъ раззорвнія, а отнюдь не съ причинениемъ юношеству такихъ долговъ на самое вступление еще только ихъ въ службу, которыхъ тягость будетъ ихъ обременениемъ своимъ принуждать не о службъ радъть, но какъ всъми и не позволънными хотя уже способами только извлечь себя изъ долговъ.

Сочинено въ 1784 году.

№ 2-й). Есть либъ возможно было при вступленіи по власти Божіей на Всероссійскій Престолъ Насл'єдника испросить о пожалованіи Свою Отечество на первый случай хотя только семью написанными зд'ясь статьями, то объ оныхъ симъ представляется форма Манифесту.

# По обыкновенномъ титулъ.

Волею Всевышняго Творца и правомъ Природы по преемничеству отъ Предковъ Нашихъ, вступили Мы на Всероссійской Прародительской Нашъ Престолъ со властію безпредъльнаго Самодержавства, и хотя душа и сердце Наши не желаютъ и не имъютъ пругихъ намъреній, кромъ един-

ственно обладать Отечествомъ Нашимъ и преподавать судъ и расправу всегда по Божескимъ и естественнымъ законамъ и по всей правотъ, да и попечени Наши употреблять къ общему благу всей врученной Намъ отъ Бога Имперіи, не раздѣляя ничѣмъ отъ собственнаго Нашего благосостоянія; но какъ Всевышнее Откровеніе утвердило Насъ въ сей непреложной истиннъ, что пе можетъ никакъ ни въ какомъ государствъ быть на всѣ времена общей и каждому безопасности и благова во всемъ состоянія, надежныхъ и върныхъ, безъ утвердительныхъ непремѣнныхъ на всѣ времена формы государственному правленію и фундаментальныхъ правъ, и когда все безъ изъятія какъ до нынъ и въ Отечествъ Нашемъ порабощено единому господствующему самовластію, которое подвержено всегдашнимъ перемѣнамъ не только по пресѣченіямъ жизней каждому смертному, да и по естественнымъ премѣнамъ во нравахъ при теченіи жизни владѣющихъ съ безпредѣльною властію всякаго Самодержца.

Сего ради возжелая Мы утвердить въ Отечествъ Нашемъ непоколебимыя безопасность и върность общія и каждому особенно, для того по Нашей Самодержавной Наслъдственной власти жалуемъ силою сего всей въ нынъшнемъ положеніи Всероссійской Имперіи отъ сего дня на всъ послъдующія времена непремънныя никакою властію никогда фундаментальныя узаконеніи, предписанныя въ семъ Нашемъ Манифесть послъдующими статьями.

## Статья первая.

Все, чего не будетъ точно предписано ни въ сихъ статьяхъ, ни впредь въ даваемыхъ отъ Насъ Нашему Отечеству статьяхъ же фундаментальному праву и въ формъ государственнаго правленія, то все безъ изъятія да остается и утверждается къ непремънному и неприкосновенному на всъ времена пребыванію единственпо въ самодержавной собственной власти Владъющаго законно Монарха, а по Немъ у Наслъдника Престолу Всероссійскому.

## Вторая статья.

Да будеть отъ нынѣ во всей Россійской Имперіи по нынѣшнему ея обладанію не раздѣляемой никогда никакимъ самовластіемъ, форма государственнаго правленія Монаршеская во всей ея силѣ и точности, принятая во всемъ разумномъ свѣтѣ, съ данными и утвержденными Отечеству Нашему фундаментальными отъ Насъ не премѣными правами, не подверженными на всѣ времена не только къ перемѣнѣ, ниже и къ прикосновенію никакой власти и силѣ.

## Третья статья.

Во всей Россійской Имперіи право Насл'єдства къ Престолу да будеть на вс'є времена первородному сыну, рожденному изъ законнаго перваго

брака Владѣющаго Монарха, а при случаяхъ кончинъ оныхъ, да послѣ—дуетъ сіе наслѣдственное право всегда въ колѣнѣ первороднаго Монар-хическаго сына на законнорожденнаго отъ Него уже перваго же сына, а послѣ того на другихъ Его же сыновей, на одного послѣ другаго по порядку перворожденія Ихъ, предпочитая всегда мужескій полъ предъженскимъ.

## Четвертая статья.

При случаяхь пресечения кончинами вы мужескихы лицахы наслёдственнаго къ Престолу колёна оты первороднаго Монаршескаго сына да переходить право наслёдства къ Престолу на вгораго сына послёдне Владёющаго Монарха, а по Немь вы колёно Его; по пресёчения же и того колёна, переносится на третьяго сына того же Монарха, а такъ и далёе всегда по сему порядку до пресёчения всёхъ колёнъ вы мужескихъ лицахъ, произшедшихъ оты перваго брака послёдне Владёющаго Монарха; но въ томъ уже случаё да переходить право наслёдства на мужескіе лицы во всемъ по предписанному порядку въ колёна, произшедшія уже изъ втораго, а по онымъ и изъ третьяго брака послёдне Владёющаго Престоломъ Монарха.

#### Пятая статья.

Есть ли Богу соизволившу пресвиь жизни всёхъ мужескихъ лицъ и колень узаконенныхъ симъ къ Наследству Всероссійскаго Престола, то въ томъ уже случай да перенесется право Наследства къ Престолу на лицо и въ колене первородной дочери, произшедшей изъ перваго законнаго брака последне Владеющаго Монарха; а при пресеченіи жизней всёхъ лицъ и въ семъ первомъ женскомъ колень, да переходить право наследства къ Престолу изъ колена въ колено и съ лица на другое по копчинамъ лицо такъ точно вовсемъ и въ женскихъ коленахъ, какъ здёсь предписано о мужескихъ коленахъ и лицахъ, до техъ поръ, пока въ коленъ женскомъ законно произойдетъ мужеское лицо, которое да и вступаетъ въ право обладанія Россійскаго Престола, по кончинѣ последнее Владеющей по сему Монархини, а по Немъ да и последуетъ возобновленіе мужеского Наследства къ Престолу по всему тому порядку, какъ здёсь предписано.

### Шестая статья.

Къ истинному и твердому во всемъ благосостоянію на всё времена любезному Нашему Отечеству потребныя еще въ фундаментальныя права непремънныя статьи, соизволяемъ Мы сочинять безъ упущенія времени по предположенному отъ Насъ имъ основанію и порядку, и будемъ ихъ по утвержденіи Нами выдавать Отечеству Нашему по толику, по колику въ сочиненіи ихъ успъвать будетъ можно.

## Седьмая статья.

Между тыть какъ Всемилостивый пе данныя уже Нами отечеству Напи ему симъ семь статей, такъ и впредь выдаваемыя съ Нашимъ утверж деніемъ еще всъ статьи фундаментальнымъ правамъ, Мы уже чрезъ сіе Нашею Самодержавною властію и святостію Императорскаго слова, за Насъ собственно, за Наследниковъ Нашимъ и за преемниковъ Престола Всероссійскаго утверждаемъ на всё времена государственными фундаментальными правами, непременными и ни въ чемъ никакою властію къ перемънъ не прикасающимися, съ тъмъ наисвятьйшимъ еще узаконеніемъ. что есть ли кто дерзнеть коснуться не только къ опровержению, но и къ поврежденію данныхъ Нами любезному Нашему Отечеству формы Монаршескаго государственнаго правленія и статей фундаментальных правъ, тоть и сообщники его въ то же самое время лишають сами себя всёхъ безь изъятія собственныхь въ Отечествъ своемъ правъ, преимуществъ и наследства ко всякому принадлежащему имъ по государственнымъ законамъ именю, делая свободными противу себя всехъ и каждаго отъ сочиненныхъ съ ними въ Отечествъ всякаго рода и званія обязательствъ, и таковые силою же сего объявляются предательми Государей Своихъ и Отечества; насупротивъ же того, все те, кои восхотять и стануть защищать форму Монархического государственного правленія и фундаментальныя права данныя отъ Насъ Отечеству Нашему на всв времена для твердой ему и каждому его сыну безопасности и верности, те симъ-же признаются и оглашаются върнъйшими подданными своего Государя, усердивишими сынами собственнаго Отечества и подпорою Престола Всероссійскаго; да и не коснется ихъ и родовъ оныхъ на всё последующія времена отъ усилующихся иногда сонмищъ противу сихъ Нашихъ не прем'внныхъ фундаментальныхъ Россійской Имперіи узаконеній никакое ни отъ кого никогда обезчещение и поношение, но да будутъ имена ихъ всегда и вездѣ прославляемы защитниками твердости и благосостояніи своихъ Монарховъ и Отечества, чего къ существительному во всемъ исполненію да утвердятся всь Наши подданные и любезные дъти Отечества нынъ же присягали въ подданнической върности къ Намъ, къ Наслъднику Нашему, къ Престолу Всероссійскому и къ соблюдівнію данных отъ Насъ формы Монаршеском у Государственному Правленію и фундаментальныхъ непременныхъ правъ. —Данъ въ лето...

Положенъ на бумагъ Генераломъ Графомъ Панинымъ въ 1784-мъ году въ декабръ мъсяцъ въ Москвъ.

# оглавленіе.

| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CTP. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Введеніе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| I. Павелъ Петровичъ—великій князь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Глава І.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Рожденіе великаго князя Павла.—Первоначальное его воспитаніе.—Графъ Никита Ивановичъ Панивъ.—Роль императрицы Екатерины ІІ въ воспитаніи сына.—Совершеннольтіе Павла Петровича и политическое его значеніе.— Два брака.—Путешествіе за границу.—Семейныя отношенія и жизнь въ Гатчинъ.—Политическое міросозерцаніе Павла Петровича. — "Кто виноватъ"?—Послъдніе годы царствованія императрицы Екатерины  | 7    |
| II. Царствованіе императора Павла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Глава І.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Наслъдіе Екатерины Великой.—Темныя стороны ея царствованія и отношеніе къ нимъ императора Павла.— Дворъ и общество при вступленіи его на престолъ.—Первыя распоряженія императора.—Мъры по военной части.— Отношенія къ дворянству, крестьянству и духовенству.— Мъры по гражданскому управленію. — Программа внъшней политики.                                                                          | 81   |
| Глава II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Внутреннія распоряженія императора Павла по восшествіи на престоль.—Отношенія его къ дворянству, крестьянству и духовенству.—Мъры противъ революціоннаго настроенія общества.—Общій характеръ внутренней политики императора Павла. — Лица, приближенныя къ Павлу, и его сотрудники.—Начало бюрократіи.—Коронованіе императора.—Пребываніе въ Москвъ и путешествіе по Россіи.—Николай Петровичъ Архаровъ |      |

### Глава III.

Военныя упражненія императора Павла.— Вахтъ-парадъ и его значеніе въ Павловскую эпоху.--Глухое недовольство въ средъ войскъ, среди офицеровъ особенно.-Суровыя міры императора Павла.—Аракчеевъ.— Тревожное положеніе офицеровъ и великихъ князей Александра и Константина Павловичей. - Забота о крестьянствъ и духовномъ сословіи. -- Мъры по отношенію къ дворянству. --Напряженное состояніе духа русскаго общества, усиленіе полицейской опеки. - Стремленіе поддержать легитимный принципъ въ Европъ. – Союзъ съ Австріей и Англіей. – Вліяніе императрицы Маріи Өеодоровны и Нелидовой. --Пребываніе императора Павла въ Москвъ въ 1798 г. и путешествіе въ Казань. - Анна Петровна Лопухина и связанныя 

## Глава IV.

Приготовленія къ войнь съ Франціей.- Мыры противъ "революціонной заразы". - Подозрительность Павла. -Преобразованія въ администраціи. — Хаотическое состояніе высшаго управленія. — Усиленіе полицейской онеки. — Литература. —Уничтоженіе привиляетій дворянства. —Стремленіе къ централизаціи. - Заботы о поднятіи крестьянскаго хозяйства, о развитіи торговли и промышленности. - Кампанія 1799 г. и новое направленіе русской политики.-Семейныя отношенія. - Кутайсовъ, Растопчинъ, гр. Паленъ. -

## Глава V.

Начало заговора для устраненія Павла отъ престола-Панинъ, Витвортъ, Жеребцова и Рибасъ, -Смерть Рибаса, удаленіе Панина.-Разрывъ съ Англіей.--Дъйствія графа Палена. -- Михайловскій замокъ. -- Тревожное состояніе умовъ, изолированное положение императора. — Приготовления гр. Палена.-Подозрительность императора.-Ночь съ 11-е на 12-е марта. -- Участіе войскъ. -- Впечатлівніе, произведенное кончиной Павла на современниковъ.-Погребение Императора Павла.—Участь заговорщиковъ.

# Приложеніе.

"Письмы съ придоженіями графовъ Никиты и Петра Ивановичей Паниныхъ Блаженной памяти къ Государю Императору Павлу Петровичу".

Цѣна 1 р. 50 к.



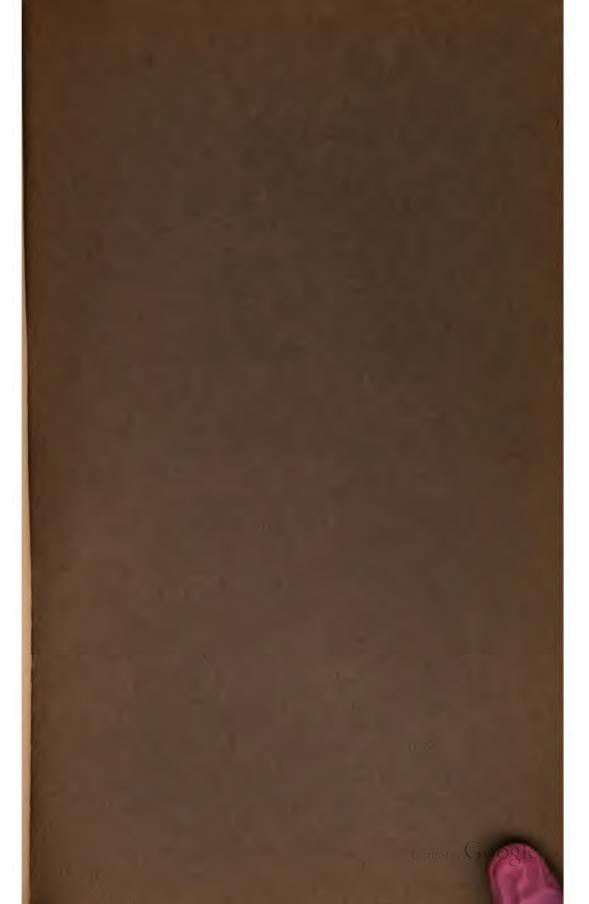

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

SENT ON ILL 27Apr'58FFX FEB 1 4 2003 20No'50 HH U. C. BERKELEY APR 8 0 1953 LU ITE VSIND JAN 19 361 Nov. 11 INTER-LIBRARY LOAN NOV 1 6 1984 Jan 11 110ct 55LD 21Dec'51LU LIBRARY USE NOV 12'85 17Jan'52CJ 15 Jan 52 LL LD 21-100m-11,'49 (B7146s16)476

YC 72064

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C022093914

865952

DK 186

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Digitized by Google